







H Rus 01433 ve Obshchestvo Raeprostraneniya Tekhnicheskikh Znany, Moscow. Uchebnuy Otdle. Istoricheskaya Komissiya

### историческая комиссія учебнаго отдъла

O. P. T. 3.

Редакція А. К. ДЖИВЕЛЕГОВА, С. П. МЕЛЬГУНОВА, В. И. ПИЧЕТА.



РУССКОЕ ОБЩЕСТВО и КРЕСТЬЯНСКІЙ ВОПРОСЪ ВЪ ПРОШЛОМЪ и НАСТОЯЩЕМЪ.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНІЕ.

Tomb IV.

12. 3. 49

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

#### ПРИНИМАЮТЬ УЧАСТІЕ:

В. П. Алексъевъ, В. И. Анисимовъ, Н. Ө. Анненскій, акад. К. К. Арсеньевъ, В. П. Батуринскій, П. Д. Боборыкинъ, В. А. Боголюбовъ, проф. М. М. Богословскій, В. Я. Богучарскій, В. Д. Бончъ-Бруевичъ, В. Н. Бочкаревъ, Н. Л. Бродскій, И. П. Бълоконскій, Н. П. Василенко, Е. И. Вишняковъ, В. В. Водовозовъ, прив. доц. А. Э. Вормсъ, В. Е. Вътринскій, А. М. Гнъвушевъ, прив.-доц. Ю. В. Готье, А. К. Дживелеговъ, проф. М. В. Довнаръ-Запольскій, Е. А. Ефимова, Д. А. Жариновъ, П. А. Зеленый, акад. Н. Н. Златовратскій, И. И. Игнатовичъ, И. Н. Игнатовъ, Н. И. Іорданскій, В. В. Каллашъ, И. М. Катаевъ, проф. А. А. Кизеветтеръ, прив.-доц. М. В. Клочковъ, С. А. Князьковъ, акад. А. О. Кони, А. А. Корниловъ, В. Г. Короленко (предположительно), В. П. Кранихфельдъ, проф. В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, акад. А. С. Лаппо-Данилевскій, А. А. Леонтьевъ, проф. А. С. Лыкошинъ, проф. М. К. Любавскій, проф. А. А. Мануиловъ, С. П. Мельгуновъ, О. О. Нелидовъ, В. П. Обнинскій, д-ръ А. Павловскій, прив.-доц. В. И. Пичета, А. З. Попельницкій И. И. Поповъ, С. Н. Прокоповичъ, А. С. Пругавинъ, прив.-доц. А. Е. Пръсняковъ, А. В. Пъшехоновъ, В. А. Розенбергъ, Н. С. Русановъ, прив.-доц. П. Н. Сакулинъ, проф. В. И. Семевскій, Н. П. Сидоровъ, И. М. Соловьевъ, В. Н. Сторожевъ, прив.-доц. Б. И. Сыромятниковъ, В. Г. Танъ, кн. О. Н. Трубецкая, проф. М. И. Туганъ-Барановскій, В Я. Улановъ, С. В. Фарфаровскій, кн. Д. И. Шаховской, проф. Н. Н. Өирсовъ и др.

### оглавление и тома.

|                                                                               | Cmp. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Кръпостное право въ народной поэзіи. Н. Л. Бродскаго.                         | 1    |
| Изображение кръпостного права въ произведенияхъ Т. Г. Шевченко. А. М. Гнъву-  | ×    |
| шева                                                                          |      |
| Кръпостное право въ поэзіи Некрасова. И. Н. Игнатова. К                       |      |
| Кръпостная старина въ художественной сатиръ Салтыкова (Щедрина). О. О. Нели-  | 7    |
| дова                                                                          | 52   |
|                                                                               |      |
| Изъ воспоминаній о кръпостномъ правъ.                                         |      |
| I. Кръпостные развиватели. П. Д. Боборыкина                                   | 76   |
| И. О послъднихъ пяти годахъ кръпостного состоянія. П. А. Зелена го            | 86   |
| Крестьянскій вопросъ въ юго-западномъ и съверо-западномъ крав при Николаъ I и |      |
| введеніе инвентарей. Н. П. Василенко                                          | 94   |
| Русское общество и реформа 1861 г. Проф. А. А. Кизеветтера                    | 110  |
| Ходъ крестьянской реформы.                                                    |      |
| I. Начало законодательныхъ работъ. Е. И. Вишнякова                            | 138  |
| II. Губернскіе дворянскіе комитеты 1858—1859 гг. А. А. Корнилова.             |      |
| III. Главный Комитеть и редакціонныя комиссіи. Е. И. Вишнякова                |      |
|                                                                               |      |
| «Колоколь» и крестьянская реформа. Ч. Вътринскаго (Чешихина.)                 |      |
| Н. Г. Чернышевскій и крестьянская реформа. Н. О. Анненскаго. 🐣                | 220  |





## Крѣпостное право въ народной поэзіи.

Н. Л. Бродскаго.

жегодно число сборниковъ народныхъ пъсенъ увеличивается, но среди новыхъ записей почти совсъмъ не встръчается отголосковъ крѣпостного времени, пѣсенъ "крепацкихъ", про паншину, ея отмъну, пъсенъ о волъ, наступившей для крестьянъ съ уничтоженіемъ кръпостничества. Да и въ массъ пъсеннаго матеріала, давно извъстнаго изслъдователямъ, эти пъсни ръдко встръчались, своимъ страннымъ отсутствіемъ невольно поражая интересующихся народнымъ творче-🛂 ствомъ. Великорусская пъсня, откликнувшаяся на разнообразнъйшіе случаи личной и общественной жизни русскаго народа, впитавшая въ себя горе и радость, смъхъ и слезы народныя, съ ръдкой памятливостью сохранившая слъды глубокой старины и каждодневно творящая, отзывающаяся на многоразличныя событія современности, — эта же пъсня словно прошла мимо кръпостного времени, скупо обмолвилась о стольтіяхъ народнаго рабства, изръдка выдавивъ стонущій звукъ, глухой ропотъ. Можетъ показаться, что народъ привыкъ къ кръпостнымъ отношеніямъ, сжился съ рабствомъ, какъ съ бытовымъ явленіемъ, уже не возмущавшимъ его нравственнаго чувства, что долгіе годы приниженія и безправнаго существованія омертвили его душу, вытравили и чувство недовольства подневольной жизнью

и желаніе лучшей доли, и что потому кръпостная эпоха и не отразилась въ народной поэзіи. Но стоитъ только вспомнить народныя волненія, мятежи,

бъгство крестьянъ, самоубійства ихъ — и станетъ ясно, что народъ никогда не мирился съ своимъ положеніемъ, что въ душѣ его всегда жило стремленіе избавиться отъ рабства. И не только въ бунтахъ заявлялъ онъ о своемъ недовольствъ, правѣ на другую жизнь: народъ пользовался всѣми доступными средствами, чтобы напомнить о себѣ, о своей горемычной долѣ. Такъ, "барскіе люди" подбрасывали Петру Великому подметныя письма съ просьбой услышать "гласъ плача усерднаго", страдающихъ отъ "волковъ свирѣпыхъ", "змій ехидныхъ": "просимъ и молимъ и умильно вопіемъ, — били челомъ эти "сироты": — да та на милость преклонимъ о свободствѣ, дабы намъ із Содому и Гомору отраднѣе было"...

Въ разсказахъ, слухахъ и легендахъ, упорно бродившихъ по кръпостнымъ деревнямъ, народъ также выражалъ свое отношение къ кръпостному праву, всегда враждебное къ помъщикамъ, полное ожиданій, что вся земля будетъ отдана крестьянамъ, что получены "указы" итти истреблять пановъ и т. д. Мы еще многаго не знаемъ о настроеніяхъ народной массы въ эпоху кръпостного права, многіе документы, характеризующіе психологію крестьянства того времени, еще погребены въ разныхъ "древлехранилищахъ". Въ архивъ канцеляріи Военнаго Министерства, напр., имъется интересная тетрадка "Московскія новости или новые правдивые и ложные слухи, которые послъ виднъе означатся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить не однихъ не могу, но ръшился на досугъ списывать для дальняго время незабвеннаго, именно 1825 года, съ декабря 25 дня". Эти слухи, числомъ 51, записанные дворовымъ человъкомъ Оедоромъ Оедоровымъ, ръзко отражають, по словамъ Шильдера, народный протесть противъ кръпостного права. Благородные господа названы въ нихъ "первъйшими въ свътъ подлецами", а отстранение великаго князя Константина Павловича отъ престолонаслъдія является въ народной фантазіи какъ бы слъдствіемъ его намъренія освободить кръпостныхъ; цесаревичъ является жертвой своего заступничества за народъ. Встръчается, между прочимъ, такой разсказъ, что великій князь, "видя такое неустроенное въ Россіи варварское на все россійское простонародіе, самовластное и тяжкое притъсненіе", вознамърился по возможности уничтожить оное и для этой цъли обратился за помощью къ австрійскому императору, который объщаль двинуть 150 тысячь войска (28 слухъ, 8 февр. 1826 г.).

Нътъ нужды, что одинъ изъ проповъдниковъ вольности и независимости кръпостныхъ людей — дворовый Тимооей Кирилловъ, громко произносившій на улицъ "неприличныя и даже бранныя слова" насчетъ помъщиковъ, былъ наказанъ розгами ("онаго Кириллова за столь буйственный и дерзновенный поступокъ слъдовало бы наказать наистрожайшимъ образомъ и публично"), — несмотря на всъ запреты, наказанія, жажда воли проявлялась въ кръпостномъ крестьянствъ все чаще и могущественнъе. Въ концъ

50 годовъ о свободъ говорила крестьянину даже телеграфная проволока, только что протянувшаяся по уъздному тракту: по свидътельству Фета, крестьяне говорили тогда, что это тянутъ имъ изъ Петербурга волю. Неужели же эти народныя настроенія не отразились въ его поэзіи? И если они должны были сказаться въ ней, то почему у насъ такъ мало пъсенныхъ отраженій кръпостной эпохи? Главной причиной малаго количества народно-поэтическихъ откликовъ на панщину 1) является та "инквизиціонная опека", которая долго тяготъла надъ народной пъснью, народнымъ сатирическимъ творчествомъ. Внъшнія неблагопріятныя условія мъшали какъ сложенію подобныхъ пъсенъ, такъ и появленію ихъ въ печати. Еще въ Московской Руси духовная и свътская власти дружно объявили походъ противъ народной пъсни, запрещали "глумы и кощуны", предписывали "не чинить



Деревенскія сцены (рис. Мартынова 20 гг.).

скаредныхъ и смѣхотворныхъ укоризнъ", грозили батогами и ссылкой въ украйные города тѣмъ, кто въ пѣснѣ осмѣивалъ духовенство, вышучивалъ барство, нападалъ на власть имущихъ. Что скоморохи — эти единственные представители старорусскаго "мірского" искусства — съ развитіемъ крѣпостного права стали глумиться надъ помѣщиками, разжигать народную ненависть къ боярамъ, показываетъ хотя бы слѣдующій фарсъ, чрезвычайно популярный въ Великороссіи въ XVII столѣтіи: на сцену выходилъ бояринъ въ карикатурѣ, на головѣ у него была горлатная шапка изъ дубовой коры, самъ онъ былъ надутый, чванливый, съ оттопыренной губой. Къ нему шли челобитчики и несли посулы въ лукошкахъ — кучи щебня, песку, свертокъ изъ лопуха и т. п. Челобитчики земно кланяются, просятъ правды и милости,

<sup>1)</sup> Говоримъ сравнительно, имъя въ виду массу откликовъ на другія событія народной жизни.

но бояринъ ругаетъ ихъ и гонитъ прочь. "Ой, бояринъ, ой, воевода, любо было тебъ надъ нами издъваться, веди же насъ теперь самъ на расправу надъ самимъ собой", говорятъ челобитчики и начинаютъ тузитъ боярина, грозятъ его утопить. Затъмъ являются двое лохмотниковъ, которые и принимаются гонять толстяка прутьями, приговаривая:

— Добрые люди, посмотрите, какъ холопы изъ господъ жиръ вытряхиваютъ.

Въ слъдующей сценъ является купецъ и начинаетъ считать камешки, изображающие деньги. Лохмотники бросаются на него и тормошатъ.

— Дълись съ нами! — кричатъ ему. — Награбилъ съ народа за гнилой товаръ.

Отобравъ деньги и расправившись съ бояриномъ и купцомъ, добрые молодцы отправляются какъ бы во "царевъ кабакъ", пьютъ и поютъ:

Ребятушки! Праздникъ, праздникъ! На матушкъ Волгъ--праздникъ! У батюшки праздникъ, праздникъ! Сходится голытьба на праздникъ! Готовьтесь, бояре, на праздникъ!

Представленіе заключалось обращеніемъ къ толпъ: "Эхъ, вы, купцы богатые, бояре тароватые! Ставьте меды сладкіе, варите брагу пьяную, отворяйте ворота растворчаты, принимайте гостей голыихъ, босыихъ, оборванныхъ, голь кабацкую, чернь мужицкую, неумытую". Подобныя сцены, будившія народное недовольство, сыграли не малую роль въ смутахъ и мятежахъ и, несомнънно, вызывали усиленныя гоненія противъ скомороховъ. Не способствовали появленію сатирическихъ пъсенъ и петровскіе указы, гласившіе, что "за составленіе сатиры сочинитель ея будетъ подвергнутъ злъйшимъ истязаніямъ".

И впослъдствіи "сочинители" эти продолжали находиться "подъ страхомъ жестокаго отвъта и безпощаднаго штрафованія". Народная пъсня вынуждена была обходить молчаніемъ печальныя стороны русской жизни. Пъвцы и пъвицы зачастую подвергались тяжелымъ наказаніямъ за пъсни, въ которыхъ касались барства. Одинъ лирникъ, со словъ котораго записаны были крепацкія пъсни, печально признавался: "Божому чоловіку добре за сю пъсню досталось, знавъ и я, и голова моя, и спина моя!"

Если пъсни про панщину вообще вытравлялись самими помъщиками, не нуждавшимися въ этомъ случат въ особыхъ правительственныхъ указахъ, то цензурныя власти, въ свою очередь, ревниво оберегали читателя отъ появленія подобныхъ пъсенъ въ печати, исправляя и калъча памятники народнаго творчества иногда до неузнаваемости. Въ самыхъ невинныхъ текстахъ подозрительное око цензуры видъло крамолу. Въ 40 годахъ подверглась строгому запрещенію лубочная картинка, "какъ быкъ не захотълъ быть быкомъ". Текстъ въ срединъ картинки—"быкъ не захотълъ быть быкомъ, да и сдъ-

лался мясникомъ, когда мясникъ сталъ бить въ лобъ, то, не стерпя его удара, ткнулъ рогами въ бокъ, а мясникъ съ ногъ долой свалился,—то быкъ выхватить топоръ у него потщился; отрубимши ему руку, повъсилъ его вверхъ ногами и сталъ таскать кишки съ потрохами",—текстъ этотъ казался тогдашнимъ цензорамъ намекомъ на расправу кръпостныхъ крестьянъ со своими господами "за жестокое обращеніе". Что подъ ударами, сыпавшимися съ разныхъ сторонъ, безвозвратно погибло много сатирическихъ пъсенъ, въ этомъ нельзя сомнъваться. Но не только въ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ кроется причина того, что намъ извъстно сравнительно ничтожное количество "кръпостныхъ" пъсенъ. Съ уничтоженіемъ кръпостной неволи цензурныя препоны уже не мѣшали появленію въ печати подобныхъ про-изведеній народной поэзіи. Думается, вина отчасти лежитъ и на этнографахъ,



Деревенскія сцены (рис. Мартынова).

бросившихся съ 60 годовъ преимущественно на сѣверъ, въ край старинокъ, и слишкомъ мало обратившихъ вниманія на тѣ пѣсни, сказки, въ которыхъ народъ касался крѣпостной эпохи и которыя, несомнѣнно, бытовали въ центральной Россіи. Малорусскихъ изслѣдователей народная поэзія заинтересовала не только своей "эпичностью", не только "своей плѣнительной младенческой наивностью, теплой любовью къ природѣ и обаятельной силой чудеснаго" (какъ это было у Афанасьева и другихъ великорусскихъ ученыхъ): въ первые же годы крестьянской свободы они дали въ журналахъ, газетахъ цѣлый рядъ записей на интересующую насъ тему, и потому инвентарь ихъ пѣсенъ, преданій, сказокъ неизмѣримо богаче великорусскаго. Конечно, особыя условія, въ которыхъ жило малорусское крестьянство 1), испытывавшее гнетъ со стороны чуждой, не русской и иновѣрной національности, должны

<sup>1)</sup> А также и бълорусское.

были сказаться въ большей яркости изображеній кръпостной эпохи и созданіи большаго количества пъсенъ по данному вопросу. Но и въ Великороссіи ходили въ народъ разсказы о помъщикахъ, раздавались пъсенные стоны, выражалось ожиданіе воли и радость при ея наступленіи!.. Пока не поздно, надо спасать остатки народной поэзіи кръпостного періода. И теперь еще появляются новыя записи пъсенъ съ характерной помътой: "изъ ходячей рукописи", въ печати встръчаются указанія, что среди крестьянъ продолжаетъ существовать литература стихотворныхъ памфлетовъ на кръпостную эпоху. Много любопытнаго матеріала, въроятно, лежитъ въ нашихъ губернскихъ архивахъ, въ старыхъ дълахъ изъ цикла помъщичье-крестьянскихъ отношеній.

Набросаемъ сейчасъ картину этихъ отношеній, заглянемъ въ дореформенную деревню, прислушаемся, что сказалъ самъ народъ о своей подневольной жизни—въ тѣхъ памятникахъ своей поэзіи, которые извѣстны намъ въ настоящее время.

О! Горе намъ, холопемъ, за господами жить! И не знаемъ, какъ ихъ свиръпству служить!.. О! Горе намъ, холопемъ, отъ господъ и бъдство!.. Пройди всю подселенную—нътъ такова житья мерзкова!.. Во весь въкъ сколько можемъ мы, безсчастные, пожить, И всегда будемъ мы, безсчастные, тужить,—

слышится горе народное въ "плачъ холоповъ". Брань и побои, безраздъльная власть помъщика надъ личностью и собственностью крестьянина, забитость и страхъ мужицкіе, сознаніе неизбывности страданій до конца жизни—ярко выступають въ этомъ замъчательномъ произведеніи XVIII въка.

Противны стали нын'ть закону господа, Не втрять слугамъ ни въ чемъ и никогда! Безъ выбору насъ, бъдныхъ, ворами называютъ, «Напрасно хлъбъ тримъ»—всечасно попрекаютъ. А если украдешь господскій одинъ грошъ, Указомъ повелять убить его какъ вошь. А баринъ украдетъ хоть тысячъ десять, Никто не присудитъ, что надобно повъсить... На власть Создателя перестали уповать И нами, какъ скотомъ, привыкли обладать... Бояринъ умертвитъ слугу, какъ мерина,— Холопьему доносу и въ томъ върить не велъно. Неправедны суды составили указъ, Чтобъ стчь кнутомъ тирански за то насъ...



Крестьянская свадьба.

6 H. C. H. Course bridge-man and the course of X Section at the project is constructed. Date and the second of the sec Height prompts to the second s KISH Cymes Maaro ... III. Referenced to the latter with the same in comment of the party of

M § 

c. 3 н T( 

# A for the later to the second 70 <u>ي</u> 70 7 **U**

The latest terms and

ej .

B' § 3 7 2





Знать, мы всё безсчастны на свёть рождены, Что подъ власть такимъ тиранамъ вовёкъ утверждены! За что намъ мучиться и на что вёкъ тужить?.. Лучше намъ жить въ темныхъ лёсахъ, Нежели быть у сихъ тирановъ въ глазахъ: Свирёно на насъ глазами глядятъ И такъ, какъ бы ржа желёзо, ъдятъ... Пропали наши бёдныя головы За господами лихими и голыми! Всё мы въ немилосердныхъ рукахъ связаны, Какъ будто такимъ татствомъ обязаны.

Страхъ передъ помъщикомъ наполнялъ крестьянскую жизнь сплошнымъ ужасомъ:

Плачъ, крикъ, слезы льютьця,

Вси боятьця, вси трясутьця-

говоритъ пѣсня. "Тарасовицкій Данило", памфлетъ котораго на крѣпостное право приведенъ ниже, вспоминаетъ, что до 1854 года "пановъ боялись хуже чорта"... Малорусскій крестьянинъ передъ тѣмъ, какъ войти къ помѣщику, читалъ молитву, стоя передъ дверью: "Миколай угодникъ, скорый помощникъ, поможи и пособи мені грішному и въ полі, и въ домі, и въ путі, и въ дорозі—одъ злихъ людей, одъ поганыхъ очей, одъ нечистыхъ речей и одъ поганоі тварюки". Послѣ же этихъ словъ, не переводя духу, трижды произносилъ, переступая порогъ: "якъ порігъ мовчить, якъ сволокъ мовчить, такъ и ты, пане, мовчи!"

И не даромъ онъ боится, въдь "барская милость — что кисельная сытость", "пану девить разъ услужіў, а разъ ни ўслужіў—усе и прапала"; въдь за мальйшую оплошность крестьянинъ можетъ подвергнуться жестокому наказанію:

300 (палокъ) дали Емельяну,

Что не скоро сияль шапку пану.

Этотъ же страхъ передъ панами проходитъ красной нитью и въ пословицахъ: "хвали рожь въ стогу, а барина—въ гробу"; "чортъ душу выме, а панъ шкуру здыме"; "пана повъсюць, три дня передъ нимъ шапку знимай, часомъ оторвеща".

Помъщики, что хотъли, то и дълали ("панъ що хоче, те й робить"; "господинъ, что плотникъ: что захочетъ, то и вырубитъ"; "панска воля—наша доля"). И конца не было ихъ издъвательствамъ, не щадили ни чести женской, ни возраста, ни силъ мужицкихъ:

Всъ они были нанами, Начальниками надъ нами. Они были и за судей, Насъ не чтили за людей, Кръпостными насъ имъли, Сами смачно пили, ъли, Роскошничали, гуляли, Насъ на скотину мъняли;

Гонипревскій Булгаку 3 души далъ за собаку. Мучили насъ хуже скотины: Не было березки, Съ которой бы не ломали розги, На пашу-то гръшну спину Ломали лозу и осину. Вмъста борща ъли снытки, Сорочки грубы, какъ рогожки, А что касается сапогъ, Мужикъ и думать о ихъ не могъ,-Ноги ихъ въчно въ лаптяхъ гнили; Тъла гръшнаго не мыли... Безъ вины били, карали, Насильно замужъ отдавали: Хоть какъ дъвица не хочетъ, Съ къмъ захочетъ, Обвънчаетъ. Молодые паничи Брали дъвокъ для ночи. Чуть только 15 лътъ, Каждая сама идетъ. А если сама не явится,--Имъл надъ нею власть, Разовъ первую сотню за то дастъ. Замужнюю, когда захочеть, Каждую къ себъ волочеть, Мучить ее цълую ночь, А мужа отгоняетъ прочь. Зато мужья и молодки Носили на ногахъ колодки, И въ желъзы еще ковали,-Такъ-го сильно горевали! Трудно было подъ панами;

Смъялись они надъ нами, Терпъли отъ боя боли, На рукахъ были мозоли, Не было изъ насъ человъка, Чтобъ безъ боя доживъ въка. Бывало, въ кровавомъ потъ, Въ сильный холодъ на болотъ, Межъ купья, въ воде по колено, Для пановъ косили съно, А бабы и дъвки рядами Загребали стно за нами. Гдъ лъсъ рубили и косили, Дъти объдъ туда носили, Верстъ за 5 или за 7, Голодные и холодные совствы. Тамъ волки ихъ пожирали И, заблудившись, умирали; Бывало, стараго калъку И слабаго человѣка, Послъдняго работника съ хаты, Кого хотя, сдають въ солдаты,-Къ спасенью не было надежды. Голодные, безъ одежды Зимой дрова панамъ возили, Руки и ноги морозили И, какъ ничтожные рабы, Сбирая ягоды и грибы, Лътомъ ими себя питали. Тогда мы были дурны, Хаты были курны, И въ горькомъ дыму Корчились въ дому.

Произволь и насиліе барскіе на каждомъ шагу... Вотъ пъсня о томъ, какъ "плакала, тужила наша Обозерска свобода", какъ "разорилъ нашу сторонку злодъй бояринъ, господинъ", какъ "повыбралъ онъ, злодъй, молодыхъ нашихъ ребятъ во солдатушки, а насъ, крестьянскихъ дъвушекъ, во служаночки, молодыхъ молодушекъ во кормилочки, а матушекъ съ батюшками на работушку".

Въ другой пъснъ еще болье ужасныя подробности о раззоръ цълой семьи:

...батюшку съ матушкой за Волгу везуть, А середняго-то брата въ лакен стригуть, Большаго-то брата въ солдаты кують,

А меньшого брата въ прикащики.

Пословица также отмътила тяжесть господской власти: "барская просьба строгій приказъ"; "неволя—боярскій дворъ: ходя набшься, стоя выспишься"; "душа—Божья, голова—царская, спина—барская". Но въ чемъ особенно ръзко сказались кръпостныя отношенія помъщика и крестьянина,—это въ баршинъ и другихъ хозяйственныхъ повинностяхъ, и народная пъсня подробно изображаетъ условія трудовой жизни деревни, чаще всего останавливается на "работушкъ тяжелой":

Пропали наши головы За боярами, за ворами. Гонять стараго, гонять малаго На работушку тяжелую, На работушку ранешенько, А съ работушки поздпешенько.

Пословица говорить: "нужда учить, а баршина мучить". Дъйствительно, мучительныя картины одна за другой встають изъ народныхъ пъсенъ, изображающихъ крестьянина на полъ, за работой:



Деревенскія сцены (рис. Мартынова).

Добрый нашъ панъ, добрый нашъ панъ, Добрый до работы: Ой, якъ займе съ понеділка, Робе до суботы.

Въ другой пъснъ, какъ бы на тему великорусской пословицы: "господской работы не переработаешь", панъ Поганьскій (въ другихъ варіантахъ—просто паничъ) набрасывается на рабочихъ, только что съвшихъ отдохнуть:

Та кого бые, кого лае, Кого такъ питае:

Ой, чего жъ вы, хлопци, сілы, Чомъ вы спопивъ не носыли?

Оказывается—

Ой, тимъ же мы не носыли, Що ше нивка мокра, Буде жито росле. Работа тянулась изо дня въ день, ей не было конца, и эта непрерывность ея, подъ постояннымъ присмотромъ всевозможныхъ управляющихъ помъщиковъ—войтовъ, атамановъ, есауловъ, десятниковъ и пр. 1), — особенно усиливала тяжесть подневольнаго труда.

Вотъ пѣсня, записанная Костомаровымъ въ Волынской губерніи: наступила черная туча, настала еще и сизая. Была Польша, была Польша, а вотъ стала Россія! Не отбудетъ отецъ за сына, ни сынъ за отца. Живутъ люди, живутъ слободою, идетъ мать на ниву, идетъ вмѣстѣ съ дочкой. Пришли онъ на нивушку: помогай намъ, Боже и святой воскресный день, господинъ великій! Сѣли пообъдать—горекъ нашъ объдъ Оглянулись назадъ—экономъ ъдетъ.

Прібхавъ вонъ до ланочку, нагай роспускає:

— Ой, чомъ же васъ, вражихъ людей, по трое не має?
Ой, зачавъ же ихъ окономъ лаяти да бити.
Ой, чомъ же вамъ, вражимъ людямъ, споповъ не носити?
А въ нашого оконома—червонная шапка:
Якъ прібде до панщины—скаче якъ та жабка.
А въ нашого оконома шавковъ онучи,
Плачутъ, плачутъ бъднъ люди изъ панщины йдучи,
Пооблазили воламъ шіъ, бъдпымъ людямъ руки...

Въ другомъ варіантъ этой пъсни поется: "Отца гонять въ степъ косить, сына молотить, дочку-дъвицу садить табакъ, а невъстку со свекровью на ниву, рожь жать. Съли они объдать: горекъ ихъ объдъ; осмотрятся они позади себя—ъдетъ экономъ... Подъъхалъ, расправилъ нагайку, говоритъ: а зачъмъ васъ, вражьихъ дътей, нътъ здъсь всъхъ?—Экономъ батюшка, что намъ дълать, мы покинули малыхъ дътей, некому ихъ приглядъть.—Я велю малыхъ дътей въ прудъ потопить, а вамъ, вражьимъ людямъ, всъмъ приказываю ходить на работу". Мужики говорятъ, что имъ пришелъ чередъ ходить на работу въ винокурню; работать придется цълую недълю:

Ой, пойшовъ я въ понедълокъ, пойшовъ и во второкъ, Ажъ выъхавъ панъ Комисаръ—давъ нагаевъ сорокъ. Ой, ходивъ я увесь тыждень, ходивъ до суботы, Ажъ выъхавъ и самъ дъдичъ <sup>3</sup>): чортъ-ма съ васъ работы!..

Мужикамъ даже нѣтъ времени сходить въ церковь. Рано утромъ въ воскресенье "дзвоны дзвонять", хотѣлъ было мужикъ пойти въ церковь, да есаулъ, погнавшій всѣхъ на работу, схватилъ его за голову, "бье кіемъ по ушахъ". О томъ же поетси въ другой пѣснѣ:

<sup>1)</sup> Что значили въ кръпостномъ хозяйствъ эти барскіе помощники, видно хотя бы изъ слъд. пословицъ: «не такъ докучна адъ паноу, якъ адъ панятъ»; «Богъ высоко, панъ далеко, а пидпаньки дадутъ драньки»; «войтъ, панъ ня Бохъ, а увялитца—жить ни дась».

<sup>2)</sup> Владълецъ.

Ходить попикъ по церковці, Святу книжечку читае; Питаеться людей божихъ: «Чомъ васъ багато въ церкві не бувае?» — Ой, чи жъ есть часъ намъ, батюшка, До церкви ходити? Якъ чорний вілъ, въ свято и неділю Мусишь панщину робити.

"Вража панщина" ненавистна мужику: "за панами було жить погано", вспоминаетъ бълоруссъ пана Шидловскаго. Стонетъ пъсня:

Ой, горе—не біда, не гетьманшина, Надокучила мені вража паншина.

етьманщина, Я на панщину йду—торбу хліба несу, панщина. - А изъ панщины йду—спотыкаюся, Дрібненькичн слізоньками умываюся...



Сельская харчевня (La Russie historique 1861 г.).

Отъ непосильной работы гибнутъ сила, красота:

Молодая дивчынонька, Чого зъ лиця спала? — Така теперъ, козаченьку, Панщина настала...

Отъ помъщика приходится все сносить, разоряться благодаря распущенной жизни пана, напряженно работать, чтобы удовлетворять барскія прихоти. Панъ Письменскій, напр., задолжаль сорокъ тысячъ грошей, выстроиль себъ хорошія хоромы—

А за тіи та хоромы Взялы у насъ коровы, А за тіи єхидци,

Позаймалы й вівци... Доживемось мы до кінця, Не буде й сорочки. Раешникъ, сопровождая картинки разными, иногда замысловатыми присказками, остановился, между прочимъ, и на барскихъ вояжахъ за границу: "А вотъ андерманиръ штукъ—другой видъ, городъ Палерма стоитъ; барская фамилія по улицамъ чинно гуляетъ и нищихъ тальянскихъ русскими деньгами щедро надъляетъ"...

Больше мужицкой работы—больше доходовъ помѣщику; пословица говорить: "земля любитъ навозъ, конь—овесъ, а бояра—приносъ". Но, по пословицѣ же, какъ утинаго зоба не накормишь, такъ господскаго кармана не наполнишь. Мало того, что "добри паны, де булы степы, дібровы,—то все поділили", что они захватили для своихъ стадъ "степы добри",—они силой захватываютъ и то, что принадлежитъ крестьянину: "а когда прогнѣвишь господъ, такъ отымутъ и отцовское наслѣдство", жалуются холопы XVIII в. Нѣтъ нужды, что мужикъ, у котораго ни въ полѣ ни дома нѣтъ ни хлѣба ни снопа, насилу-то накосилъ себѣ зеленаго сѣна—панъ прислалъ "плавневого", тотъ и забралъ все сѣно. А когда мужикъ (въ другой пѣснѣ) узналъ, что "вражи паны" забрали у него рожь еще зеленую на сѣчку, и пошелъ просить объ уплать—

А вонъ мене выбивъ добре, та й выпхавъ изъ хаты.

Стоило ли заботиться въ условіяхъ такой жизни объ увеличеніи своего достатка? Пословица отвъчаетъ: "не шей дубленой шубы, оброку прибавятъ". Тяжелое положеніе народа въ эпоху кръпостного хозяйства, выступающее во всъхъ приведенныхъ примърахъ, особенно полно и ярко освъщается въ памфлетъ Тарасовицкаго Данила. Здъсь какъ бы сведены въ одну картину всъ подробности, характерныя для кръпостныхъ отношеній усадьбы и деревни. Прислушаемся къ его воспоминаніямъ о прошломъ:

И всъ мы въ большёй нуждъ жили, Панамъ пригонъ служили По три дня въ недълю съ души. Одни ъли куляши, А хлъбъ ъли съ одной мякины... Эконома, старосты и войта Мы боялись хуже чорта. Припомнить теперь, ажъ дивно! Они, бывало, безпрерывно Бичами на насъ махали, Никогда мы не отдыхали. Наготой, голодомъ морили, Постоянно говорили: « Пшѣкленто <sup>1</sup>) кровь хамська, Нъть, кажды зна воля паньска!..» Кромъ тяжкаго пригону, Служили панамъ еще сгону,

Да еще служили гвалту,---По очереди на варту Фольварокъ стеречь ходили И всю ночь дрова рубили У кухню и панскія печи. Спать нельзя было прилегчи; Съ пригону домой, А туть плачь и вой,-Дъти повстръчаютъ, Плачуть и голосять, Пищи себъ просятъ. Имъ сказала мать, Что нъть чего дать, Пока пошлеть сына Взять изъ магазина. И такъ дъти сохнутъ, Животныя дохнуть;

<sup>1)</sup> Проклятый.

Голодная кошка Кричитъ, смотря въ окошко. Но не успъемъ състи Пиши постной съъсти, По закатъ солнца, Войтъ стучитъ въ оконце: «Мужчины съ цъпами, Женщины съ серпами, Завтра на пригонъ! Гасите огонь!» Вставай до зари, Объдать вари,--Некогда прясти нитки На сорочки и свитки, Думай, чъмъ одъваться И гав отъ бълы авваться. Съ голоду болъвши, Рубище надъвши, Водицы напись, На пригонъ торопись, До солнца приди И ціномъ крути. А тутъ войтъ эконому Покажетъ солому, Чуть зерно найдетъ, Драть кожу кладетъ. Всъ, что на пригонъ опоздали, По одной сотнъ палокъ достали. Сърый воль захромаль,-Двъ сотни за то попалъ. Павлюка заболѣли глаза, И ему дали 123 раза. Савки свинью волки схватили, И за то лозой колотили. 40 разъ дали Денису, Что продавъ корову лысу. Гришка посъкъ 5 березъ,-50 дали лозъ, И 120 лозъ дали Харламу-

На полъ вырывъ яму. Хмельному бывши Михалку Поломали на спинъ палку. Данило поздно явился,— Ободъ колеса сломился,-За то ему на томъ же мъстъ Влъпили палокъ двъсти 1). Беременныя женшины на пригонъ ходили, Пока тамъ же и родили. А оттуда, накрывши полой, Тащи, больная, домой, А изъ дома до недъли Таскай дитя въ колыбели. А въ недълю скрести, Да и нужно пану отнести Курицу или яицъ, Или паляницъ Корецъ, а не то хоть полотенца, Да и запиши въ книги младенца. Но на эту же душу Не прибавить куляшу, А жуетъ ему мать картошку, Въ ротъ суетъ понемножку, А чуть подрастеть,-У пана свиней пасстъ... Пановъ боялись хуже чорта: Отъ ихъ, бывало, безъ паспорта Куда видно удерешь, За трудъ платы не берешь, Но какъ безъ письменнаго вида Просишь шляхтича иль жида: «Прими работать, панечекъ, Хотя за хльба кусочекь!» Но скоро паны найдуть, Сотни три за то дадутъ. Не снимали закона и въры, А жили хуже, чъмъ звъри, Ибо и звъри во всякомъ родъ Имъли пріятность на...

Трудно было жить въ деревнъ, нерадостно жилось и дворнъ. Крестьянамъ, изнемогавшимъ отъ работы въ полъ, въ лъсу, не знавшимъ отдыха отъ разныхъ барскихъ повинностей, казалось, что трудно придумать что-либо лучше жизни дворовыхъ:

<sup>1)</sup> Ср. бълорусскую поговорку о тълесныхъ наказаніяхъ: «сыпали зъ верьхамъ».

А крестьяне завидують Что дворовому житью: Онъ и пашеньки не спашеть, Сохи въ руки не береть, Въ оброкъ денеть не кладетъ.

Но не такъ смотрятъ на свою жизнь сами дворовые, сложивние пъсню про горюшко свое":

Ахъ вы, глупые крестьяне, Поживите-ка съ нами! Ужъ и нътъ хуже на свътъ, Какъ двороваго житье: Куда крикнуть—бъги скоро, Чтобы дъло было споро. Обернулся назадъ, А мнъ палкою грозятъ.

Въ другой пъснъ новая подробность:

Холопъ скоро прибѣжалъ. Не успѣлъ онъ кончить рѣчи,— Стали жарить ему плечи...

Дворовые указывають, что ихъ "на работу рано носылають, кускомъ хлѣба попрекають", что "хлѣба дають мало, а послѣ того пеняють, что мало работаемъ", въ то время, какъ они "работали, не гуляли,—въ насъ потъ, вода тяке со бѣлова со лица". Въ "Плачѣ холоповъ" подробно изображенъ день двороваго, ярко схвачена та обстановка, въ которой приходилось жить этимъ "безсчастнымъ":

Какъ холопемъ на господъ не сердиться? Я думаю, скоро съ досады станутъ бъситься. Чистую рожь купцамъ всю продаютъ, А намъ ужъ, какъ свиньямъ, невъйку даютъ.

Несытые господа и въ постъ мясо ѣдять, **Л** холопемъ и въ мясоѣдъ пустыя щи варятъ.—

О! горе, братцы, наше: Всегда намъ, безсчастнымъ, аржаная каша. Господа пьютъ, веселятся, А холопемъ не велятъ и разсмъяться. Лягутъ спать на канопе, ни кричать, Велятъ тихо ходить и ничъмъ не стучать. Если жъ кто небреженіемъ застучить,
Тотъ несносные побои получить.
Не выходить изъ головь господскій страхъ,
Будто нѣкакой сидитъ за плечами врагъ.
Сколько намъ, братцы, ни рваться,
Знать, до смерти намъ ихъ бояться!
А когда холопей въ яму покладутъ,
Тогда и вольный абшитъ въ руки дадутъ.
Нѣтъ холопемъ никакой надежды,
Не выслужить намъ себъ хорошей одежды...
Только ихъ и веселитъ съ табакомъ рогъ
Да въ чистомъ полъ зеленый горохъ.
Хотя бы выпилъ съ горя чарку винца,
Ла взять негдъ и кислаго пивца.

Наступилъ праздникъ — разсказываетъ пѣсня: "намъ (дворовымъ) хочется погулять. Мы спросимось — не велятъ ". Дождались ночи, когда баринъ легъ спать.

Погуляли молодцы, Что до утра, до зари. Пришли домой поутру, Припасъ баринъ по кнуту. Ужъ мы стали оправдаться,

А велять намъ раздъваться. Рубашечки скинемъ съ плечъ, Велитъ баринъ больно съчь. «Ахъ, ты барская душа! Али нътъ тебъ суда?»

Этотъ судъ надъ барствомъ и былъ произнесенъ прежде всего самимъ народомъ. Въ различныхъ формахъ, но приговоръ осуществлялся, и обитателямъ дворянскихъ гнѣздъ не разъ приходилось видѣть рѣзкія вспышки народнаго недовольства, чувствовать безпощадную ненависть мужицкой толпы. Деревня всѣми силами стремилась къ "свободѣ отъ рабства" и по-своему отвѣчала на стремленія рабовладѣльцевъ убить въ ней душу живую. На-



"Русская пляска" (рис. Орловскаго).

родная поэзія, зарисовавшая страдныя страницы въ жизни крѣпостной массы, отмѣтила и народную тягу къ волѣ и разнообразныя формы протеста противъ панщины, въ разсказахъ и легендахъ высказала взглядъ крестьянина на помѣщика, передала мечты деревни о будущемъ, ея отклики на новую, свободную жизнь, возвѣщенную манифестомъ 61 года.

Народъ не могъ не видъть ръзкой разницы между сытой привольной барской жизнью и своимъ полуголоднымъ, безправнымъ существованіемъ. Пъсня ръзко подчеркиваетъ этотъ контрастъ:

А у того вельможного пана білиі онучи— Заплакали хлопы, заридали на панщину йдучи! А у того вельможного пана хорошиі дочки, Ходить его хлопи голи, безь сорочки. А у того вельможного пана прехороша пані, Ходить хлопи на роботу трохи не безь штані.

Если крестьянинъ поетъ "про горюшко свое", —панъ не понимаетъ даже, что значитъ слово "лихо". Чуетъ, бывало, что его люди часомъ скажутъ: "охъ, лихо! оце лихо! ой, лишечко прибігло!", а самъ "не зна, що воно за лихо. Звісно, панъ! — говорится въ сказкъ. — Що ему? Люде на его роблять, а вінъ спить, та пье, та лежить. Де жъ ему лихо знати!.." 1). Вотъ это-то сознаніе, что "мужицкими мозолями бары сыто живутъ", что "кабы не хлопъ да не волъ, не було бъ пановъ", придавало крестьянину силы, въру въ себя, въ свою могучесть, заставляло временами смотръть на барина свысока. И какъ бы властно ни пригнетали его, но чувство человъческаго достоинства оставалось при немъ. Холопу XVIII въка стыдно, что въ Россіи "всякая честь побродамъ отдана", что крестьянами иногда владъютъ люди, не достойные быть съ ними равными:

Какъ намъ братцы, не досадно И коль стыдно и обидно, Что иной и равный намъ никогда быть не довлъетъ, И то видимъ множество насъ въ своей власти имъетъ!

Малорусской дъвушкъ причиняетъ страданіе не боль отъ удара: она тоскуетъ отъ обиды, отъ нанесеннаго оскорбленія.

Ой, ударівъ панъ по лицю, Отаманъ батюгомъ, Не такъ то йій те боліло, Якъ то йій бувъ соромъ.

На ръчь шляхтича о любви дъвица отвъчаетъ отказомъ и предпочитаетъ жить въ бъдности, чъмъ ходить въ золотъ:

Шукай собі въ Люблині, Дай мені покуй, дівчині; Шукай собі въ Варшаві, Не робі мені слави; Шукай собі въ злаці, Дай миъ покуй сироці.

Гордостью и смѣлымъ вызовомъ пану Каневскому дышатъ слова Бондаровны, презрѣвшей ласки всесильнаго магната. Вотъ онъ съ своей ватагой подъѣзжаетъ къ дѣвушкамъ, собравшимся повеселиться у сельской корчмы. Понравилась ему одна изъ нихъ, дочь бондаря.

Обійнявъ вонъ Бондаривну та поцілувавъ. «Якъ ся маешь, Бондаривна, нехъ ту буду знаты, Сподобилась мени, пани, підешь зо мной спаты...

<sup>1).</sup> Ср. пословицу: «зажить бы паномъ — все придетъ даромъ».

Но дъвушка стала защищаться отъ непрошеныхъ ласкъ и зацъпила рукой пана:

А молода Бондаривна еще жарту не знала, Та старого Каневскаго по лицю затяла. Не годенъ ты, панъ Каневскый, мене цилуваты, Тилкы годенъ, панъ Каневскій, мене раззуваты...

Старые люди посовътовали ей бъжать отъ пана, но панскіе гайдуки схватили ее и привели къ пану. Спрашиваетъ панъ: что для нея лучше—медъ-вино пити или въ сырой землъ гнити? "Лучше смерть, чъмъ позоръ", отвътила дъвушка.

Ой, волю я десять разы въ сырой землъ гнити, Нъжъ съ тобой, мой паночку, да медъ-вино пити!

Не стерпълъ панъ такого пренебреженія къ себъ, выстрълилъ въ нее изъ ружья и убилъ сразу...

Такія сцены барскаго произвола, несомнѣнно, вызывали броженіе въ народной массѣ, нестерпимый помѣщичій гнетъ долженъ былъ прорывать народное терпѣніе... Вотъ хлопцы бѣгутъ отъ панщины за Дунай:

> Лягай спаты, панъ проклятый, Ще й ничого не думай,

А мы хлонцы—молодци, Выберемся за Дунай.

Вотъ пять человъкъ сговорились убить своего помъщика, пана Шидловскаго, подстерегли его въ лъсу, когда онъ въ Троицинъ день возвращался изъ церкви, и убили, бросивъ потомъ тъло за колоду... Дознались, кто убилъ пана, и "взяли тыхъ людзей въ Сибиръ копаць руду въ Уральскихъ горахъ". Цълой громадой Турбаевцы 1) бросились въ усадьбу пановъ Базилевскихъ, не по праву завладъвшихъ крестьянской землей.

Ой, хотилы Базилевци весь світь пережиты, Та не далы Трубоиды и вику дожиты.

Первой жертвой кроваваго самосуда пала Маріанна, сестра Базилевскихъ.

А у тіи Маріяни риднесенка маты, Ой, куда неслы Маріяну—той стежечку знаты; А у тіи Маріяни въ подолахъ мережка, Куды неслы Маріяну—кривавая стежка. Въ недиленьку пораненько уси дзвоны дзвонять, Ой уже жъ тую Маріяну тай у гробъ хоронять.

За шутками старосты скрывается деревенская злоба, выразившаяся въ поджогъ барской усадьбы. Приходитъ староста къ помъщицъ, и на ея вопросъ: "Все ли въ усадьбъ благополучно?" отвъчаетъ: "Все, матушка, слава

<sup>1)</sup> Село Турбан.

нашель?"—...Да жеребецъ вороной паль".—"Какъ такъ?"—"А усадьба горъла, такъ на немъ воду возили, да загнали". — "Отчего жъ пожаръ сдълался?" — "Да какъ хоронили матушку вашу со свъточами (факелами), такъ невзначай положгли".

Нъкоторые не выносили барскаго угнетенія и призывали смерть, какъ единственную избавительницу отъ-тирановъ":

Господи нашъ Боже! Даждь въ небесномъ твоемъ полъ ложе!

Ты бо намъ Творецъ: Сдълай бъднымъ одинъ конецъ!

Другіе шли въ разбой, образовывали "вольницы" и мстили "злымъ

Ахъ, когда бъ намъ, братцы, учинилась воля, Мы бъ себъ не взяли ни земли ни поля,

Сдълали бъ между собою дружбу, Всякую неправду стали бъ выводить И злыхъ господъ корень переводить.

Грозный крикъ мщенія панамъ слышится въ малорусской пъснъ:

Ой, ходимо, миле браття, У степъ въ разбишаки: Колись, може, своимъ панамъ Далося у знаки.

Ой, ходимо, миле браття, За крутін гори, А туть нехай наплодятся Круки та ворони.

Случаи побъга возбуждающе дъйствовали на односельчанъ. Подмывающіе разсказы о "новыхъ земляхъ", "вольныхъ поселеніяхъ", о городахъ, гдъ "господъ нътъ и въ заводъ" и гдъ "бъглые живутъ своими домами" или "на вольныхъ работахъ", дразнили народное воображеніе. Въ 40 годахъ XIX в. въ Саратовской губ. распространялась пъсня крайне возбуждающаго содержанія. Можно думать, что она составлена съ исключительной цълью пропаганды бродяжничества, побъга отъ господъ, вольной жизни и разбоя. Вотъ эта пъсня, пришитая къ одному архивному дълу о побъгахъ среди другихъ бумагъ, отобранныхъ отъ Абутина, подстрекателя крестьянъ къ бъгству, "на линію":

Какъ за барами житье было привольное, До мозолей душа ссажена. Сладко попито, поъдено, похожено, Вволю корушки безъ хлъбушка погложено, Босикомъ снъгу потоптано, Спинушку кнутомъ попобито, Нагишомъ за плугомъ спотыкалися, Допьяна слезами напивалися, Во солдатушкахъ послужено, Во острогахъ вить посижено, Что въ Сибири перебывано, Кандалами ноги потерты,

А теперь за баръ мы Богу молимся: Божья церквя-небо ясное, Образа вить—звъзды частыя, А попами волки сърые, Что поютъ про наши душеньки. Темный лъсъ-то наши вотчины, Трактъ проъзжій-наша пашенка, Пашню пашемъ мы въ глухую ночь, Собираемъ хлъбъ не съямши, Не цъпомъ молотимъ-слёгою

По дворянскимъ по головушкамъ Ла по спинушкамъ купеческимъ: Свистнеть слегушка-кафтанъ сошьеть, А вдругорядъ-саноги возьметъ, Свистнетъ втретьи-шапка съ поясомъ, А еще разъ золота казна.

Съ золотой казной мы вольные: Куда глянешь-наша вотчина, Отъ Козлова до Саратова, До родимой Волги-матушки, До широкаго раздольица-Тамъ намъ смерти нътъ, ребятушки.

Въ 40 же годахъ много шуму надълала небольшая шайка атамана "Никиты Удалого". Это быль крестьянинь пензенского помъщика Дурова, изъ поваровъ отданный въ рекруты; бъжалъ изъ рекрутской партіи и орга-



низовалъ шайку, которая и дълала набъги на двъ сосъднія губерніи. Къ слъдственному дълу о "Никитъ Удаломъ" подшито стихотворное письмо, писанное не чернилами, а какимъ-то грязно полинявшимъ составомъ, который сочинитель письма называетъ своею кровью. Письмо, повидимому, было адресовано помъщику. Вотъ это атаманское посланіе:

Симъ письмомъ, пущеннымъ въ люзанскомъ лъсу 1), Я моему барину повинную несу,

И всенижайше тебя увъдомляю,

Что я досель твоихъ милостей не забываю И въ скорости самъ у тебя въ гостяхъ побываю.

Извини, что чернила у меня въ лъсу нъту,

<sup>1) «</sup>Люзанскій лъсъ»—но объясненію Мордовцева, это льсъ около татарскаго селенія Елюзани, гдъ скрывался атаманъ.

Чтобы онымъ написать тебѣ грамотку эту, Только я изъ превеликой къ тебѣ любови Не пожалѣлъ своей горяченькой крови, Кою ты изъ меня не всю высосалъ И жилы изъ меня не всъ вытянулъ, Что я тебѣ и на дѣлѣ докажу, Когда тебя на острый ножъ посажу, А домъ твой по вѣтру пушу, Какъ ты меня безъ ничего оставилъ,

Когда подъ красную шапку поставилъ.
Остаюсь твой поваръ Никита,
Въ солдаты забритый.
И хоть лыкомъ шитый,
Да вышелъ изъ меня купецъ именитый.
Мъсяца и числа, живши въ лъсу съ волками, не знаю,
Годъ же сей послъднимъ въ твоей жизни
называю.

Любопытно, что разбойники изъ крестьянъ большею частью нападали только на помѣщичьи усадьбы. Григорій Аввакумовъ, изъ крестьянъ помѣщика Рылѣева, пьянствуя въ Міусѣ съ товарищами, хвастался своей свободой и при этомъ упрекалъ крестьянъ: "Дураки вы, мужики, гнете спины передъ барами напрасно: если бы всѣ господскіе хрестьяне обзавелись ружьями да сѣли бы на лошадей, то и господъ бы въ заводѣ не было". Въ народной драмѣ—"Лодка"—одинъ изъ разбойниковъ разсказываетъ о своемъ "опасномъ промыслѣ":

Взойдетъ ли мъсяцъ среди небесъ, Мы изъ подполья—въ темный лъсъ, Притаимся и сидимъ, И на дорогу все глядимъ: Кто ни йдеть по дорогѣ, Жидъ богатый Или баринъ брюхатый,— Всѣхъ бьемъ, Всѣхъ себѣ беремъ!

Драма заканчивается приказомъ атамана итти "въ гости къ богатому помѣщику", отказъ котораго дать деньги разбойникамъ вызываетъ грозный крикъ: "Эй, молодцы! жги, пали богатаго помѣщика". Множество разсказовъ о Кармелюкъ — знаменитомъ разбойникъ 30—40 годовъ — неизмънно подчеркиваетъ его страшную злобу къ панамъ и въ то же время благожелательное отношеніе къ крестьянамъ. Этотъ легендарный герой малорусской поэзіи разбойничаетъ чуть не во имя опредъленныхъ соціальныхъ убѣжденій.

Молодосте-радосте, единая сило!-

говоритъ онъ:---

Порадь меня, якъ скарати неправое дило.

Въ другой пъснъ онъ произносить не менъе характерныя слова:

А що визьму въ багатого, То вбогому даю, А такъ гроши подиливши, Вже-жъ гриха не маю.

Этотъ взглядъ, оправдывающій насиліе, даже убійство врага крестьянства, неоднократно выступаетъ въ народныхъ разсказахъ. Если месть крестьянъ была безпощадна къ помъщикамъ, то совершенно не знала границъ народная ненависть, презръніе и злоба къ помъщичьимъ слугамъ—отаманамъ,

есауламъ, сипакамъ, слъдившимъ за исполнениемъ работъ и чинившимъ расправу надъ провинившимся, по распоряженію пана или по личному желанію. Ежедневныя истязанія, производимыя этими мучителями, въ глазахъ народа казались болъе преступными, чъмъ разбойничество по профессіи, и потому убійство такого "великаго гръшника" заглаживаетъ передъ Богомъ самыя тяжкія вины. На эту тему о "великомъ гръшникъ" есть любопытное бълорусское преданіе.

Жилъ на свътъ очень большой гръшникъ. Такой гръшникъ, что не было того гръха, какого бъ онъ не согръшилъ. Такой былъ злодъй, какого и



пъсня.

- BOAMSEN BOAMSENT ч.Волузяхъ, зеленыхъ лузяхъ! Выросил виросил
- 2. BEIPOCHA BRPOCHA
- РАЗЦВВАН, РАЗЦВВАН. В РАЗЦВВАН ЦВБТЫ АКОРЕВЫЯ
- CT TON TERRE! CT TON TPARSE. Выкормаю, выкормаю в и я выкормаю выглажу его, поведу поведу, в поведу я коия къ батюшки
- Батюшка батюшка «.Ия съ той травы выкормлю коня, « Ахъ ты батюшка, родимой мой « Ия старо насмерть не любаю
- Ты прими, ты прими.

  Ты прими славо ласковое не оздай, не оздай, не оздай, не оздай, не оздай лешения за старова за муже до времен гулать поиду лас в рочение гулать поиду

свътъ не видалъ: онъ и кралъ, и разбой чинилъ, губилъ людей безъ покаянья. Бога даже забыль, чорту душу продаль; чароваль во время воровства, оборачивался волкодавомъ, пускалъ моровыя повътрія—и не было счету его гръхамъ. Пришлось ему помирать. Тутъ такой страхъ его обнялъ, что не могла его душа покинуть тело. Неть ему смерти, да и только. Вспомниль онъ тогда Бога. Захотълъ исповъдаться, душу очистить. Сколько ни приводили къ нему поповъ, ксендзовъ, -- какъ разскажетъ имъ свои грѣхи; -- не дають отпущенія. Такой онь быль грышникь. А смерть все не приходить, а душа его мучится, съ тъломъ не можегъ разлучиться. Роздалъ онъ свое богатство убогимъ и пошелъ по свъту искать такого угодника, который замолиль бы его гръхи, разлучиль душу съ тъломъ. Идеть, разспрашиваеть...

Посовътовали ему люди довъдаться къ одному пустыннику, что цълую жизнь жиль въ пустынъ, постился, ъль только хльбъ съ водой, молился — душу спасаль и угодень быль Богу. И пошель онь къ нему. Приходить, —такъ и такъ, говоритъ, – я дюже великій гръшникъ, спаси, говоритъ, меня, – исповъдуй. Ты-угодный Богу,-можешь отпустить мои гръхи. Сталъ исповъдываться. Выслушаль его тоть пустынникь и сказаль: "Ты такой грфшникь. что тебя смерть не возьметь, земля не приметь, покуда ты свои гръхи на этомъ свътъ не отстрадаешь, покуда ты не сдълаешь столько добра, чтобы оно перевъсило твои гръхи. А до тъхъ поръ ты будещь мучиться на этомъ свътъ".-И пошелъ тотъ гръшникъ заслуживать спасенья. Ходилъ онъ по обътамъ, ходилъ на колъняхъ, морилъ голодомъ свое тъло, нанимался въ сердитымъ господамъ на работу, чтобъ его били, ложился за другихъ подъ розги, служилъ хворымъ и убогимъ, -- смерть не приходитъ. Хотълъ на себя руки наложить: топился, вфинался, рфзался—все нфтъ ему смерти, только даромъ муки принималъ. И такъ прошло много лътъ. Разъ идетъ онъ полемъ. Идетъ и проклинаетъ свою долю. Взяла его злость, что нътъ ему смерти. "Доколъ я буду мучиться? Думаетъ онъ. А былъ первый день Пасхи. Идетъ онъ и видитъ много, много народу на полъ-пашутъ, боронятъ. "Что жъ бы это значило, --думаетъ онъ. — Первый день Пасхи, такой святой день, что и птички празднуютъ гнъздъ не выотъ, а тутъ народъ крешеный зъваетъ". Подходитъ ближе-видитъ: войтъ похаживаетъ между работниками, кричитъ и нагайкой ихъ подгоняетъ. Тъ плачуть, жалуются: "Что это, говорять, ты насмъхаешься надъ нами? Неужто у тебя въ сердцъ нътъ Бога? Бъешь насъ, мучишь въ будни, да и въ святой день не даешь отдыху... На вотъ, и сегодня въ Великій день вышелъ на пригонъ! А войтъ реветъ словно помъщанный, лупитъ нагайкой, Глядълъ, глядълъ тотъ гръшникъ: "Во, думаетъ, окаянный, не хуже меня! Подумать, какъ народъ-то онъ мучитъ! Подошелъ онъ къ войту и говоритъ: "Что ты это дълаешь? За что ты людей мучишь?" А войтъ, ни слова не сказавъ, какъ хлыснеть его по лбу нагайкой, -- ажъ искры изъ глазъ посыпалися. Озвърълъ нашъ гръшникъ, схватилъ камень, да какъ пуститъ имъ въ войта... И разбилъ ему черепъ. Войтъ и не вскрикнулъ — умеръ. А гръшникъ на томъ мъстъ сейчасъ же разсыпался; кончились его страданія, и пошла его душа на тотъ свътъ. - Тотъ же мотивъ, только ослоенный другими подробностями, встръчается въ небольшомъ малорусскомъ разсказъ. Былъ разбойникъ, убиваль все людей, годовъ, можетъ, двънадцать. Пришелъ однажды къ батюшкъ, поздоровался. "Хочу, говорить, открыть вамъ гръхи; такъ и такъ-я 12 годовъ убивалъ людей, разбивалъ, а теперь пришелъ, чтобъ вы спасли мою душу отъ гръховъ". Вотъ батюшка взялъ и наложилъ на него 12 камней. "Носи, говоритъ, эти камни, пока не отпадутъ, а какъ отпадутъ, тогда и гръхи твои отпадутъ". Носилъ, носилъ тотъ камни, должно-быть, лътъ пять; даже въ тъло връзались отъ тряски, такъ какъ были навъшены поперекъ и

сквозь. "Умру, должно-быть, съ этими камнями". Ходить день, ночь, все ходить; говорить: "Либо умру, либо отстрадаю гръхъ, пойду въ ночи, куда глядять очи; можеть, еще ночью отпадуть". Идеть и слышить—гамъ, крикъ раздается гдъ-то. "Пойду туда, думаеть, подивлюсь; все равно умирать, одинъ разъ мать родила, однажды и умирать". Приходить на кладбище, а тамъ сипака пьяный напился, нагонявшись людей въ сель на панщину, пришель еще и мертвыхъ колошматить. "Вставайте, кричить, таки-сяки души, будеть лежать-то, идите на работу!" да палкой стукъ, стукъ. "Да ты чего это? Гонялъ, гонялъ живыхъ-то, еще и мертвыхъ пришель?" Стали



НЕБРАНИ МЕНЯ РОДНАЯ
ЧТО Я ТАКЪ ЛЮБЛЮ ВГО
СКУЧНО СКУЧНО ДОРОТАЯ.
ЖИТЬ ОДНОЙ МНВ БЕЗИЕГО
Й НЕЗИЯЮ ЧТО ТАКОЕ
ВЪДРУГЪ СЛУЧИЛОСЯ СОИНОИ,

ЧТО ТАКЪ РВЕТСИ РЕТИВОЕ И ТЕГАЛОСЯ ТОСКОЙ ВСЕ ОНО ВО МИВ ИЗНЬІЛО ВСЕ ГОРЮ Я КАКЪ ВОГИВ ВСЕ НЕМИЛО ВСЕ ПАСТЬІЛО И СТРАДАЛО Я ПО ЯЕМЪ

С ВЕ ЯН.
Въ ленъ и темны ночи
Иво сиб и на яву
Слезы-миб туманятъ очи
Все летелаеъ я ие чему
Миб не нужны все наряды
Ленты кампи и парчи

Кодри нолодил и вогляды Сердце бъдное зажгли Зжалься эжалься же годиля Перестань иема бранить Знать судьба поя такаячто должна его дюзить

драться; то этоть ударить того, то тоть этого. Разбойникь какь ударить сипаку камнемь, такь и убиль его. А камни вдругь и отпадали съ него. "Что же мив теперь двлать?" думаеть разбойникь, а камни все отпадають. "Пойду къ батюшкв; что онъ мив скажеть?" Приходить; такъ и такъ говорить: "что мив теперь двлать?"—"Ну,—говорить батюшка,—отпали отъ тебя твои грвхи, перешли на другого, болье грвшнаго, чвмъ ты..." Сипака—величайшій грвшникъ именно потому, что онъ издвается надъ мертвыми, призывая ихъ на ненавистную паншину; оскорбляеть народныя вврованія, уничтожая ту последнюю надежду, что всегда теплилась въ народь,—надежду ввчнаго успокоенія въ загробной жизни, гдв неть ни печали, ни воздыханія... Въ крестьянскихъ "Газетахъ изъ Ада" живеть именно эта ввра, что простому

народу, много выстрадавшему на землѣ отъ разныхъ "бояръ", "немилосердныхъ дворянъ", "гордыхъ господъ", въ будущей жизни уготовано царствіе небесное. Когда къ Сатанѣ пришли въ адъ гордые купцы и боляре господа, Сатана самъ слѣзъ съ престола и сталъ кланяться имъ низко, привѣтствуя словами: "Честнѣйшіе господа, пожалуйте, и вы къ намъ сюда! Я буду васъ самъ угощать.

Я велю вамъ чай гръть въ самоваръ. Но для роскошныхъ вашихъ жирныхъ тълъ Есть у меня въ адъ большой котедъ: Извольте промочить тамъ вашу, душу! Прошу кушать кипящее олово вмъсто пуншу!

"Еще прикажу подносити вамъ сладкія водки, чтобы наполнить ваши несытыя глотки"... Косой бѣсъ, облапивъ тѣхъ господъ, потащилъ ихъ.. Пришли нищіе и смиренніе духомъ, съ голоднымъ своимъ брюхомъ. Сказалъ Сатана: "Вы зачѣмъ сюда пришли? Куда вы, убогіе, зашли? Али вы въ царствіе небесное пути не нашли? И вы о грѣхахъ своихъ болѣли день и ночь и во адѣ себѣ мѣста готовить не велѣли. Здѣсь всѣ мѣста заняли люди непростые, богатые и толстые: боляре и вельможи, что завсегда мнѣ были угожи". Нищіе въ ту же минуту, ухватя свои кошели, въ царствіе небесное побрели...—Покой и радость, добро и не-страданіе наступятъ только съ момента ухода изъ этой жизни... Штрихъ, чрезвычайно характерный для народнаго міровоззрѣнія, обнаруживающій всю глубину народнаго отчаянія при видѣ того, что творится на землѣ, гдѣ такъ много "немилосердыхъ дворянъ", "работушки тяжелой", "дрібненькихъ слезъ"...

Выше указаны были тѣ разнообразныя формы, въ которыхъ выливалось народное возмущение крѣпостными порядками. На помощь помѣщикамъ, не имѣвшимъ силъ справиться съ крестьянскими волненіями, обычно приходило правительство, водворявшее въ деревняхъ спокойствіе военной силой. Въ одной пѣснѣ встрѣчается указаніе, какъ помѣщичьи крестьяне укрывались въ лѣсу отъ военной команды, присланной для приведенія ихъ въ повиновеніе:

Какъ во городъ, во Устюжинъ, Во деревнъ, во Денисовой, У крестьянъ Долгогръевыхъ Проявилась экзекуція... Подходили храбры воины, Храбры воины гарнизонные. Квартирушки порасписаны, Солдатушки поразставлены. Не на долгое время,—на два мъсяца. И прошло красное лъто,

Не явилось не одной душеньки. Скрывались добрые молодцы
По темнымъ лъсамъ;
Кинули свои хижинки,
Оставили малыхъ дътушекъ,
Молодыхъ женъ—на позоръ людской.
«Вы терците, малыя дътки,
«Вы кръпитесь, молодыя жены,
«Вы потерците, послъ вамъ слюбится»...



Офеня.

Space (in all the color of the

O ♦ € H S.

Hapolicov Repetitoria

Hapolicov Repetitoria

Habbitana culta i i i

npabutelbetbo, asis ;

oluoic ukenb respisiosia i i

i b otb boehhou komena a i i i

the Armania

Leaven





Но и водворивъ спокойствіе, заставивъ крестьянъ опять итти на "подневольную работушку", "вражью паншину", помъщики снова чувствовали, какъ вокругъ нихъ сгущается атмосфера народной злобы, недовърія... Эти настроенія крестьянской массы сказывались постоянно, давали знать о себъ на каждомъ шагу. Вотъ одинъ изъ примъровъ, иллюстрирующихъ взаимныя отношенія барина и кръпостного слуги въ обычной повседневной жизни. По льсу идетъ панъ съ лакеемъ. Лакей, идя впереди, отодвинулъ мъшавшую вътку, а затъмъ нарочно пустилъ ее такъ, что она больно ударила по лицу пана. "А чтобъ тебъ!.." закричалъ панъ. "Э, панъ! Я еще попридержалъ вътку, а то она ударила бы еще больнъе", отвътилъ лакей. Упоминание о панахъ словно обжигаетъ разсказчика-крестьянина, онъ не въ силахъ устоять противъ искушенія надълить барина браннымъ эпитетомъ 1), выставить его въ непривлекательномъ свътъ, бросить слово, полное угрозы, ненависти... Вотъ нъсколько характерныхъ разсказовъ. - Встрътились два мужика - односельчанина, одинъ изъ нихъ давно не былъ въ своемъ селъ, скрывался отъ пановъ. Встрътилъ знакомаго, разбалакались: "А що, каже, чи нема якихъ слухів?"—"Да що? кажуть, Богъ помер! "-"Ощо! хто же теперь буде миром управляти? "-"Кажуть, Богородиця, а иншії—Микола, угодник Божий". — "Де там Богородиця! не жіноцьке діло! Миколай... ні! він молебні дуже любить". ..., А то, кажуть, Юрко 2) ... — "От се було б добре! він би сіх чортових панив тее"... И разошлися...

Дворня пришла поздравлять нана по случаю рожденія сына. Экономъ учитъ старшину, старосту и парубка, что надо говорить, поднося гостинцы пану. Онъ начнетъ говорить первымъ, старшина долженъ сказать: "со всѣмъ дворомъ"; "а ты, староста, скажи: съ дѣтьми и съ женкой; а ты, паробокъ скажи: со всѣмъ имуществомъ". Пришли въ покои къ пану. У эконома отвязалась у лаптя веревка, а парубокъ невзначай наступилъ на нее да задержалъ ногой; экономъ упалъ, въ досадѣ крикнулъ: "пропадай ты пропадомъ!.." Старшина, услышавъ, что 'экономъ сказалъ уже, въ свою очередь, сказалъ "со всѣмъ дворомъ", а староста: "съ дѣтьми и женкой", а парубокъ сказалъ "со всѣмъ имуществомъ". Панъ, какъ услыхалъ эти "поздравленія", прогналъ ихъ палкой вонъ, какъ собакъ.

Баринъ спрашиваетъ старосту: "а собралъ ли съ крестьянъ муку?"— "Собралъ, собралъ, батюшко-баринъ!"— "Куда жъ ты ее дъвалъ?"— "Вамъ да свиньямъ 50 четвертей; черному псу да твоему родному отцу 40 четвертей;

<sup>1)</sup> Пѣсня, записанная, между прочимъ, въ имѣньѣ Салтыкова для государыни Анны Іоанновны, начинается:

Какъ у насъ въ сельцѣ Поливановѣ Бояринъ дуракъ въ рѣшетѣ пиво цѣдилъ, А дворецкій въ сарафанѣ пиво сливалъ...

уткамъ да курамъ, сестрамъ твоимъ дурамъ 20 четвертей".—"Что ты, дуракъ, ругаешься?"—"Батюшка-баринъ, пословица така!"—Баринъ спрашиваетъ мужика: "Что, мужичекъ, всѣ ли деньги я тебѣ отдалъ?"—"Да не всѣ, кажись, баринъ".—"А ну, давай сюда, я еще пересчитаю!" Баринъ надѣлъ очки и сталъ считать. "Е, правда твоя!—говоритъ.—На-жъ тебѣ, чего не додалъ".—"Ну, спасибо, баринъ,— кланяется мужикъ. — Спасибо этимъ глазамъ, а тѣ хоть бы повылѣзли"... Крестьянинъ мститъ обидѣвшему его барину и, давъ слово трижды наказать пана за то, что тотъ отнялъ у него пирогъ, гуся, въ третій разъ убиваетъ его до смерти... 1).—Все, что связано съ помѣщичьей усадьбой, что шло отъ господъ, все несло мужику однѣ непріятности, бъдствія, скорбь.

Двѣ сестры вышли замужъ—одна за пана, другая за крестьянина. Что же? "Та, що съ паномъ, бідуе, та, що съ хамомъ, пануе". Умирая, старикъ даетъ сыну завѣщаніе: "не братайся съ паномъ" и, когда сынъ однажды нарушилъ отцовскій завѣтъ, то вскорѣ же убѣдился, что панъ—названый братъ его—способенъ изъ-за пустяковъ свершить надъ нимъ самое ужасное, и на предложеніе сознавшаго свою ошибку пана вновь считаться братьями мужикъ отвѣчаетъ согласіемъ быть только хорошими знакомыми. Иногда завязывались романическія связи — барыня и холопъ любили другъ друга, но въ народныхъ пѣсняхъ и эта любовь обычно для холопа заканчивалась трагически. Панъ уѣхалъ. Вельможная пані пять разъ посылала за своимъ возлюбленнымъ, въ шестой разъ сама поѣхала къ нему.

«Покінь, Петруню, сіять та орати, Ходімъ до покою, будемъ пановати; Покінь, Петруню, пшеницю молотити, Ходімъ до покою, будемъ медъ, вино пити». — Боюся, пані, медъ, вино пити, Хвалився вельможній зъ туга лука вбити. «Не бійся, Петруню, нема кому вбити, Поіхавъ вельможній до суда судити».

Только что сѣли "медъ-вино кружати", вдругъ пріѣхалъ панъ, которому донесли, что у пані гості... Какъ ни пыталась пані спасти своего милаго, тотъ погибъ: панъ приказалъ бросить его въ рѣку... Мать Петруня узнала о несчастіи, стала плакать. Пані утѣшаетъ, но что старухѣ въ этихъ утѣшеніяхъ?

«Не плачъ, матуню, нехай я плачу, Черезъ твого сына свое панство трачу». — Ти будешъ, пані, будешъ пановати, А мені, староі, треба горевати; Ти будешъ, пані, медъ, вино пити, А мій сынъ Петрусь въ сирій землі гнити.

<sup>1)</sup> Ср. пословицу: «мужикъ-дуракъ: ты его кулакомъ, а онъ тебя топоромъ».

Народная сказка, подчеркивая отчужденность мужицкаго и барскаго міра, караетъ мужика только за намъреніе подражать панамъ, за попытку перенять нанскую ръчь. Жили три богатыхъ брата... таки багати воны було, а не вмилы по-панскому балакать, а какъ хотелось говорить имъ. Пошли однажды подслушивать у барскаго окошка, какъ бары разговариваютъ. Младшій братъ подбъжалъ подъ окно, слышитъ одно слово-мы; подбъжалъ средній братъ. слышить ни за се, ни за то; старшій брать подслушаль такъ тому и быть. Пошли домой. Идуть. Вдругь на дорогь видять мертваго человька. около трупа становой. Онъ спросилъ братьевъ: "Не вы ли убили человъка?"

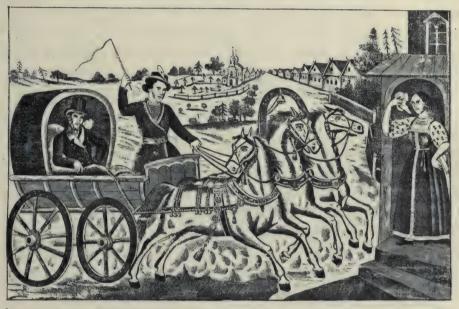

Гудитъ эвонокъ и троика мчител. И потихоньку онъ запѣаъ Занею пыль стоить столбомъ Воть напути село большое Коль я душе твоен не миль Теда ямицика мой поглядела. Педолго пасыно едалого Его забилось ретивое — Педолго ташита сваока

Твоя краса меня прельстила Скроютъ тъло яминка

Ужъ скоро скоро подъземлею Кладоще часто посъщая Но ихъ бъднякънчутираль Къ моей могилъ подоидешь. Пока до мъста не домчались. Вечерний завоватовыем дантел. Тенерь мибъвлан избът постатал Помик лошализмогруст ятся Вытоскъ круминущий сердечной бываюютимо миб далъ, безмоляве мертвое кругомъ. Замъмълмъм обворомома. Раставшись быстрые сомной. Лицо къ сырой земай склоня. Ужеговорять егонестало. Оне жакоольше петорчаткя Премляншь мив вералукь вённой Девица обликя ветоске Вдоль по дерожке столовом (Куавон красавица твол Она безвременно увяла Иты девица молодом Весовень следы показались Груста по мнаоме дищае.

А братья между собой переговариваются: "какъ ему отвъчать, по-панскому, что ли?"-.,,По - панскому", ръшили они. Вотъ младшій братъ и говоритъ становому: "Мы". - "За что же вы его убили?" А средній брать отвъчаетъ: "Ни за се, ни за то". — "Въ Сибирь васъ!" Старшій братъ говоритъ: "Такъ тому и быть". И схватили тъхъ братьевъ и погнали въ Сибирь...

Видя въ панахъ только враговъ своихъ, крестьяне - малороссы особеннымъ неуваженіемъ окружали пановъ-поляковъ. Народные разсказы чорта рядять въ платье пана, чорта же называють словомъ "панычъ", изображають пана поросенкомъ ("порося, якъ завъязне въ тину, то кричитъ: "мужикъ, мужикъ!" а свини позбігаються до его, та: "ляхъ, ляхъ, ляхъ, ляхъ, ляхъ, ляхъ, ляхъ,

происхожденіе поляка ведуть отъ собаки <sup>1</sup>). Впрочемъ, и великорусская сказка не менѣе опредѣленно выражаеть отношеніе мужика къ барину На вопросъ барина: "кто лучше? изъ поповъ, или изъ судей, или изъ на-шего брата — изъ бариней?" — мужикъ думалъ-думалъ, да и сказалъ: "Изъ поповъ половина дураковъ, изъ судей двъ трети, а изъ вашего брата двъ трети дураковъ да треть безумниковъ".

Словомъ, при всякомъ удобномъ случаѣ крестьянинъ-разсказчикъ старается очернить пана, разжечь въ слушателяхъ ненависть къ всему панскому, показать, что между деревней и усадьбой нѣтъ ничего общаго и примиренія быть не можетъ. Но не только враждой къ панамъ насыщена народная поэзія, помѣщики изображаются не только въ видѣ "злыхъ господъ", "тирановъ". Въ народныхъ разсказахъ часто прорывается благодушная шутка надъ бариномъ, многіе анекдоты, сказки, прибаутки дышатъ насмѣшкой и издѣвкой надъ нимъ, тонкой ироніей, иногда злымъ сарказмомъ. Вывесть барина дурачкомъ, поставить его въ глупое положеніе, обмануть и, насмѣявшись, дождаться новаго случая позабавиться надъ нимъ—было громаднымъ наслажденіемъ для разсказчика да и для слушателей, конечно.

Вотъ одинъ изъ такихъ анекдотовъ. По селу проходилъ кто-то. Скучающій отъ бездѣлья баринъ послалъ парнишку узнать, что это за птица идетъ черезъ его село. Кинулся хлопецъ догонять проѣзжаго, кричитъ, чтобъ обождали. Остановился тотъ. Подбѣгаетъ хлопецъ, оказывается, ѣхалъ какой-то панъ. "Чего тебѣ?" спрашиваетъ проѣзжій. "Та послали панъ спитати, що ви за птиця така тутъ ідете?"— "Скажи жъ своему панові,— отвѣчаетъ проѣзжій,—що и ти дурень, и панъ твій дурень". Вернулся хлопецъ. А панъ: "А що?"— "Та то, якийсь знакомій".— "Якъ?"— "Та такъ и васъ знае, и мене знае".— "Якъ же вінъ знае?"— "Та казавъ, що й ви дурень, й я дурень".— Давъ же ему панъ дурня!

Въ одной сказкъ мужикъ выпросилъ у барыни на свадьбу къ своему сыну свинью, его жены сестру. Та нарядила свинью въ шубу, приказала запрячь въ повозку пару лошадей. Мужикъ посадилъ съ собой свинью и поъхалъ. Баринъ, вернувшись съ охоты, разсердился, что барыню обманули, и бросился въ погоню за мужикомъ. Слышитъ мужикъ, что баринъ его нагоняетъ, запряталъ лошадь съ повозкой въ лъсную чащу; самъ вышелъ на дорогу, выбралъ мъстечко у ручья, поскоръй нагребъ коровьяго дерма, на-

<sup>1)</sup> Твориль Господь разные народы. Когда дошло дъло до поляковъ, не хватило глины. Господь слъпиль тогда изъ тъста и поставилъ всъхъ сохнуть рядомъ, а самъ ушелъ. Бъжить собака, нюхъ одного—глина, нюхъ другого—глина. Нюхнула поляка, ажъ хлѣбъ—она его и съъла. Пришелъ Господь, дунулъ— и вышелъ москаль, дунулъ—вышелъ французъ, всъ народы вышли, а поляка нътъ. «Гдъ полякъ?»—«Собака съъла». Пошелъ Господь, на мосту догналъ ее; какъ схватитъ за ухо да ударитъ о мостъ—выскочилъ панъ Мостовицкій, какъ ударитъ о землю—вышелъ панъ Земнацкій, какъ «вчеше татарина по брюху»—выскочилъ панъ Брюховецкій; такъ и пошли...

крыль своей шляпой, и сидить—барина поджидаеть. Воть катить баринь въ коляскь. "Эй, мужичокъ! не видаль ли ты, какъ провезли свинью въ повозкъ?"— "Видълъ". — "Можно догнать?"— "Отчего не догнать, только бъ не заплутать!" — "А ты что за человъкъ?" — "Охотникъ". — "Что жъ у тебя подъ шляпою?" — "Заморская птица; сейчасъ накрылъ". — "Когда же ты ее изъ-подъ шляпы вынимать будешь?" — "А вотъ погоди, уснетъ!" — "Давай, я присмотрю за твоей птицей, а ты садись въ коляску да поймай мнъ того мужика, что свинью увезъ. Коли поймаешь — я тебя деньгами награжу". — "Изволь, баринъ!" Мужикъ взлъзъ на козлы и погналъ лошадей, а баринъ съ кучеромъ съли сторожить заморскую птицу. Долго баринъ сидълъ. Наконецъ, надоъло



Ай во полв! Ай во полв!
Ай во полв энцалька!
Подв зипою подв липою
Подв липою във матеръ
Вътомъ патры стоив стоить,
За тама столения, аванил

РВАЛА МВЪТЫ СО ТРАВЫ ВЯЛА ВЪНКИ СЪ ГОРОДЫ КОМУ ВЪПОКЪ ПОСИТИ НЕСЯТИ ВЪНОКЪ СТАРОМУ СТАРОМУ БЪНОКЪ НЕ СИССИТЬ

Мин Молидость не сбереть Ай во пола липанька. Поль липон еваз шатеръ Вътояъ шатръ столъ стоятъ За тъяъ столожь девица

PRAJA UBETSI CO TPABEÍ
BRAA BEHER CE 1029ДEI
KORN BEHORE HOCKETH<sup>7</sup>
BOCHTH BERORE NOLOQULY
MOLOQUELE TOTE BEHORE CHOCKTE
MOIO MOLOQUET<sup>2</sup> CEFFERÈTE

ему: "Должно-быть, этотъ мужикъ надулъ меня! По крайней мѣрѣ, хоть птица дорогая осталась. Ну, кучеръ! я стану шляпу подымать, а ты лови птицу".— "Эхъ, баринъ! у меня рука тяжела, пожалуй, задавлю ее; ужъ лучше ты лови, а я шляпу подыму". Сталъ ловить баринъ птицу, и вымаралъ себѣ руки.

Въ глупомъ же положени остается баринъ, купившій за 300 рублей овцу, умѣющую (по словамъ мужика продавца) ловить волковъ. Когда по дорогѣ встрѣтились волки и баринъ выпустилъ на нихъ овцу, та бросилась бѣжать, волки догнали ее въ лѣсу и разорвали. Кучеръ утѣшаетъ барина: "Ахъ, сударь, хороша овца! Вся изорвалась, а волкамъ не поддалась"

Въ бълорусской сказкъ помъщикъ подходить на базаръ къ мужику, торгующему тыквами. "Что ты продаешь?"—"Яйца".—"Что жъ изъ нихъ можно

сдълать? — "Если хочешь ъздить на хорошихъ лошадяхъ, сядь на эти яйца да на высокой ели и высидишь себъ такихъ лошадей, какихъ никогда не видывалъ". Купилъ помъщикъ нъсколько штукъ и говоритъ мужику: "На тебъ сто рублей, сведи на эту елку". Мужикъ зналъ елку, подъ которой лежалъ заяцъ. "Садись и не слъзай, пока изъ-подъ тебя не вылъзутъ лошади". Сълъ на елку помъщикъ. Два дня барыня носила ему ъду, на третій забыла принести. Захотълось ему ъсть, сталъ онъ поворачиваться да какъ загремълъ съ елки, заяцъ выскочилъ, помъщикъ побъжалъ вслъдъ и кричитъ: "Ай, не досидълъ я лошадей себъ!.." Дома сталъ бранить барыню: она де виновата, онъ уже сталъ высиживать лошадей, она не принесла ему ъды, онъ упалъ и видълъ недосиженнаго конька, теперь опять придется ъздить на плохихъ лошадяхъ и т. д.

Въ сказкахъ баринъ часто выводится то хвастуномъ, то лжедомъ, и всегда надъ нимъ слышится народный смѣхъ, всегда мужикъ возвышается надъ нимъ, побѣждая своей смѣтливостью, спокойствіемъ, находчивостью. Какъ-то, проѣзжая степью, баринъ указалъ кучеру на одно мѣсто, гдѣ убилъ зайца, изъ котораго потомъ натопилъ 30 фунтовъ жиру. А кучеръ говоритъ своему барину: "А тутъ, пане, скоро буде мостокъ".—"Какой?"—"Та такой, шо брехунівъ бере".—Отъ переіхали гони.— "А што далеко этотъ мостокъ?"— "Та тамъ, пане, за горою".— "Знаешь што, тридцять, не тридцять, а двадцять будетъ".—Зъіхали вже на гору.— "А што далеко мостокъ?"— "Та онъ видно".— "Знаешь што, двадцять, не двадцять, а хунтовъ десять будетъ".—Отъ уже въ долину спустились.— "А што де мостокъ?"— "Та заразъ зъідемъ".— "Знаешь што, не било въ томъ зайці ні капли жиру: просто какъ дохлий. А мостокъ де?"— "Та розійшовсь, пане, якъ заячий жиръ".

Панскую насмѣшку мужикъ немедленно отпарируетъ мѣткимъ словомъ, а иногда такъ остро скажетъ, что отвѣтъ попадетъ противнику не въ бровь, а въ глазъ...

Приведу два характерныхъ малорусскихъ анекдота.

Шелъ по базару панъ и зашелъ туда, гдъ продаютъ свиней. Увидълъ, что у каждаго мужика на возу лежитъ свинья, и сказалъ: "что мужикъ, то свинья". А мужикъ, замътивъ, что какъ панъ идетъ, такъ за нимъ и собака бъжитъ, отвътилъ сейчасъ же: "что панъ, что собака".

Это было на Волыни. У одного пана—ляха было много имъній. Разъ пріъхаль пань въ свою слободу, а управляющій и прислаль къ нему казака съ бумагами изъ другой слободы. Глянувъ пань на казака—здивувався: мовъ вилитий другий вінъ, самъ стоітъ передъ нимъ. Онъ и питае казака: "Чп не була твоя мати прачкою у горницяхъ за мого батька?"—"Ні, не була,—озвався казакъ,—тілько мій батько вісімъ літъ топивъ у горницяхъ груби, за староі пані".

Тонкой проніей, затаенной насмѣшкой полонъ бѣлорусскій разсказъ о войтѣ.—Баба шла въ городъ по мало знакомой дорогѣ; она принуждена была

обращаться ко встрѣчнымъ съ безирестанными разспросами о своемъ дальнѣйшемъ пути. Между обыкновенными прохожими баба встрѣтила войта и спрашиваетъ: "Скажи, мужичокъ, какъ идетъ дорога въ городъ?" — "Развѣ я тебѣ мужикъ!" крикнулъ войтъ. "Ну, кто тебя тамъ знаетъ: мужикъ ли ты. десятскій ли, сотскій, али можетъ дозорецъ, али лавникъ 1), —все равно — по-кажи дорогу"... — "Я не мужикъ и не сотскій, а я войтъ!" крикнулъ на неразумную бабу ея важный спутникъ. Услышавъ, что передъ нею стоитъ войтъ, баба упала на кольни и проговорила: "А святой же войтинька! покажи мнъ дороженьку". Войтъ смягчился поведеніемъ бабы и указалъ ей дорогу.



Похали ревята изъ нова города. Красная двъщда на запедъ виза. Врасная двъщда на запедъ бъла. Всемъ изъниъ ревяталъ по повлону отдала Одвоку полодинам по инже всехъ. Одгому полодинам по инже всехъ.

СТАТЬ СС МОЛОДИНЬ ВЫСИГАНИВАТИ. СТАТЬ СС МОЛОДИНЕ ВЫСИГАНИВАТИ. Высоранивати выговаривати высоранивати. Какъ теля дъбика но имяни зовуть Двадь крестить Акулика иля далгь. Двадь крестикт Акулика иля далгь. Акулика другия иля далгь.

Я теви люваю за сев за мужо возыму. Я теви люваю за сев за мужо возыму. Вочник сералю печ мочавлию сложу Вочном севалю печь мочавлию сложу Готоль сколочу кошки точеныя. Ношки доченыя, возолоченыя,

Мы набросали картину положенія народа въ крѣпостную эпоху, — крестьянина-земледѣльца и слуги-двороваго, очертили взаимныя отношенія барской усадьбы и деревни, указали тѣ многоразличныя формы, въ которыя выливалось народное недовольство своимъ положеніемъ. Намъ остается познакомиться съ настроеніями крѣпостной массы въ моментъ перехода къ свободной жизни, въ тѣ годы, когда совершалась реформа.

Манифесть 61 года быль для народа той радостной въстью, что ожидалась давно, по которой стосковалась, избольлась крестьянская душа. Въ свои

<sup>1)</sup> Дозорными назывались надемотрщики за работами отдъльной группы пригонныхъ крестьянъ; должность лавника была исключительно экзекуторская, или, правильнъе, съкуторская.

иѣсни народъ вложилъ и чувство радости при вѣсти о волѣ, и благодарность Освободителю, и вѣру въ наступленіе новой, настоящей жизни безъ возврата къ страшному прошлому.

Слава Богу, слава Богу,— Што я вольный стаў!—

громко звучитъ народная радость.

Не удалось панамъ отговорить царя отъ его великаго дѣла; а чего только они ни говорили: что безъ пана мужикъ никакъ не можетъ жить, что стоитъ лишь дать мужикамъ свободу, какъ они передерутся, "побъютца, поколютца", перепьются, ни съ одного "хама" нельзя будетъ получить "ничо́га", что мужикъ только и можетъ жить подъ постояннымъ надзоромъ помѣщика, подъ страхомъ кнута да розогъ. "Вотъ, братка, — бесѣдуютъ два бѣлорусса, — якъ яны падлыга́ць умѣюць, передъ царомъ ў вочи на насъ плесьци смѣю́ть! Имъ гэта не сма́чна, ко́стка у го́рлѣ стане, якъ мужи́къ отъ ца́ра вольнасьци доста́не"... И тѣмъ благодарнѣе народъ царю, освободившему отъ "панской муки":

Дай-же, Боже, здоровья нашому цареви, Що намъ зробивъ вольность, нашому краеви. Дай же, Боже, здоровья нашой царивни, Що зробила зъ мужика, що зъ панами ривный. Дай же, Боже, здоровья ще царевымъ дитямъ, Що намъ вильно заробляти, де самому хотити.

Въ пъсняхъ, изображающихъ паденіе кръпостного права, свобода и барщина олицетворяются—первая образомъ кукушки, вторая дикой уткой.

Свобода гонить панщину въ лѣсъ, въ дебри, чтобы она тамъ пропала. "Утикала панщинонька, ажъ горы тряслися". Паны бѣгутъ за ней, просятъ вернуться. На крыльцо вышла старая госпожа, "беззубая, безгубая", также проситъ барщину вернуться хоть до вечера. Но та отказываетъ: "Не вернуся, — я съ того не вынна, що царя ты прогнивыла — я тому не вчынна". Господа умоляютъ панщину вернуться: они не умѣютъ косить, молотить, жены ихъ—жать, прясть 1), некому будетъ болѣе на нихъ отбывать барщину, развѣ итти учиться красть по дорогамъ?.. Въ другой пѣснѣ поется, какъ наѣхали становые пристава и мировые посредники и объявляютъ народу, что болѣе не надо работать на барщину и снимать шапокъ передъ панами. Громада гонитъ барщину, олицетворяемую дикой уткой, въ лѣсныя дебри, гдѣ

<sup>1)</sup> Оскудъніе дворянства, разореніе безъ кръпостного хозяйства подмъчено народомъ въ игръ-комедіи «Объ Алешкъ маломъ и баринъ голомъ», зло осмънвавшей объднъвшаго помъщика. Комедія эта, по свидътельству Опочинина, разыгрывалась въ 70 годахъ, въ Ярославской губерніи.

та и сгинула... Панъ поъхалъ на село гнать на паншину, но его никто и слышать не хочетъ, никто не обращаетъ никакого вниманія на его грозные взгляды. Народъ сознаетъ себя равнымъ съ господами. Царь Александръ "дъло разобралъ, що Иванъ и Степанъ съ теи-жъ глины, що и панъ". Малорусскій крестьянинъ не прочь поучить горделивую шляхту, что надо уважать человъка независимо отъ его соціальнаго положенія.

Йихавъ ляшокъ изъ Варшавы, Надивъ сыни шаровари И шабеньку у боке, Не боиться мужике. Йихавъ ляшокъ по-надъ лугомъ, Ажъ тамъ оре мужикъ плугомъ, Ляшокъ шапкы не здыймавъ, «Помогай Богъ» не сказавъ. Мужыкъ ёго прывитавъ, За чупрыну похытавъ.

— Та беры ты, хлопче, пу́гу, Та научы ляшугу, Якъ шапеіку здыйматы, Помогай Богъ казаты... Йиде ляшекъ дорогою, Ажъ такъ плыве гусь водою— «Помогай Богъ», била гусь! Навчыла мя здъшня Русь Якъ шапоїку здыйматы, «Помогай Богъ» казаты...

Радостное сознаніе, что наконецъ-то царь избавиль отъ "панской муки", наполняеть всѣ пѣсни, связанныя съ первыми годами крестьянской свободы. Теперь благодаря "батькѣ-царю" "лютымъ" панамъ ужъ нельзя бить насъ, нашихъ хлопцевъ и дѣвокъ не будутъ насильно вѣнчать, не посмѣютъ разлучать, святая недѣля не застанетъ насъ на полѣ; теперь наша душа властна, вже панъ іи не продасть и вражій ляхъ безнапрасно за собаку не виддасть; теперь можно добрымъ людямъ и въ корчмѣ посидѣть, экономы не будутъ ходить подъ хаты, будить на панщину; теперь работать можно, сколько кому надо, будетъ сало и крупа, и Кулиньки башмачки, а Прокопу сапожки, а Дорички шляпка, а Леваньки скрипка..., — вотъ что радуетъ крестьянина, что краситъ теперь его жизнь и чего онъ не имѣлъ прежде.

Въсть о волъ, однако, была встръчена не безъ недоразумъній. Крестьянину все казалось, что власть имущіе, разные "мировые средники", тянутъ руку помъщика, и что отъ нихъ не будетъ "запомоги". Выкупные платежи представлялись чъмъ-то страннымъ, ненужнымъ. Малоруссъ возмущается (въ 1862 г.) и не понимаетъ, что же это за воля такая, когда платить оброкъ все равно приходится. "І чортъ зна що выходить: одно на лихо коять! Підмовляють на якийсь то оброкъ, по іх—плати та выкупай, та тількі те й роби, що плати. Який оброкъ? та й съ чого его заплатишь? зъ шкури? та ії й такъ доволі драли, зовсім облупили, не дурно кажуть теперь: волна! Хму! А зъ землі? за вищо жъ то за свою землю, да еще й платити? Богъ ії намъ давъ, Богъ и візьме". И не върится ему, трудно допустимой кажется мысль, что придется "свою землю, своею кровью политу, выкупляти".

Н. Бродскій.



А. М. Гнъвушева.

итературная дъятельность Т. Г. Шевченко охватываетъ приблизительно два послъднихъ десятилътія дореформеннаго строя, т.-е. то именно время, когда отживавшій порядокъ прилагалъ наибольшее количество усилій для своего сохраненія и тъмъ сильнъе обнаруживалъ свои отрицательныя стороны. Шевченко самъ въ своей личной жизни испыталъ и тяжесть кръпостной зависимости и политическій режимъ николаевскаго времени. Судьба

ему послала бариномъ Энгельгардта, не слишкомъ крупнаго самодура, но человѣка насквозь проникнутаго крѣпостинческими взглядами, и поэту пришлось, уже будучи вполнѣ сознательнымъ и развитымъ человѣкомъ, пережить очень тяжелыя минуты во время хлопотъ его друзей о его выкупѣ; а вскорѣ послѣ своего выкупа онъ могъ на своемъ опытѣ убѣдиться, что и свободный человѣкъ въ Россіи его времени не имѣлъ ни малѣйшей возможности обладать такой роскошью, какъ свои собственныя сужденія о современномъ порядкѣ вещей, не подвергаясь за это жестокимъ гоненіямъ. Поэтому наблюденія Шевченко надъ характерными чертами крѣпостной зависимости не были только наблюденіями: всѣ отрицательныя черты русской жизни, нашедшія свое художественное выраженіе въ его произведеніяхъ,

были взяты изъ жизни, хорошо ему знакомой по личному опыту, были имъ глубоко перечувствованы, тъмъ болъе, что нельзя отрицать присутствія значительной доли автобіографическаго элемента во многихъ его произведеніяхъ. Чтобы яснъе понять отношеніе Шевченко къ окружавшей его дъйствительности, необходимо остановиться нъсколько на его міровоззръніи. Тогда противоположность между его идеалами и дъйствительностью, доставлявшая ему столько терзаній, станетъ ярче.

Основной чертой, проникающей все міровоззрѣніе Шевченко, былъ гуманизмъ въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова. Заповѣди истинно хри-

стіанской любви были ему близки и дороги: Братская, христіанская любовь между людьми-вотъ идеалъ, которому быль всю свою жизнь въренъ Шевченко, къ осуществлению котораго онъ не уставалъ призывать людей. Только тогда люди будутъ вести правильную, свободную и радостную жизнь, когда братская любовь воцарится на землъ. Какъ истинный христіанинъ, Шевченко былъ врагомъ всякаго ханжества и лицемърія и жестоко клеймилъ своихъ произведеніяхъ людей, внъшне исповъдующихъ христіанскіе принципы, а въ жизни допускающихъ и оправдывающихъ притъсненія и обиды "меньшей братін". Другой чертой міровозэрвнія Шевченко была его горячая любовь къ Украйнъ, его пламенный патріотизмъ. Но патріотизмъ



Тарасъ Шевченко (портр. 1840 г.).

никогда не выливался у него въ форму шовинизма: этому препятствовало его демократическое настроеніе. Для Шевченко народъ въ видѣ низшихъ слоевъ общества, "простой народъ", былъ носителемъ лучшихъ идеаловъ мира и любви. Онъ признавалъ братскую любовь не только по отношенію къ людямъ своей національности, но и по отношенію къ національностямъ другимъ. Низшіе слоп населенія неповинны въ той ненависти, которая нерѣдко существуетъ между народами. Даже по отношенію къ полякамъ, въ которыхъ Шевченко видитъ враговъ и поработителей своей родины, онъ не высказываетъ осужденія, какъ къ цълой націи. И украинцы и поляки жили бы мирно, въ братской любви, но ихъ добрыя отношенія были испорчены, съ одной стороны, духовенствомъ и его католической пропагандой и шляхтой, съ другой. Ненависть между націями создается высшими кругами. Скорбя о притъсне-

ніяхъ, которыя переносить Украйна отъ своихъ враговъ, Шевченко не могъ не скорбъть и о притъсненіяхъ, испытываемыхъ другими народностями. Этп свои симпатіи къ угнетаемымъ народностямъ онъ выразилъ, между прочимъ, въ своемъ стихотвореніп "Кавказъ", гдъ онъ отстаиваетъ права горцевъ на самобытное существованіе и оправдываетъ ихъ борьбу съ Россіей. Эти основныя черты міровоззрѣнія отразились въ изображеніи крѣпостного права у Шевченко. Его гуманизмъ, связанный съ глубокимъ демократизмомъ, привелъ къ тому, что изображеніе отрицательныхъ сторонъ крѣпостного права вылилось въ болѣе острыя формы, чѣмъ простое изображеніе зависимости крѣпостныхъ отъ помѣщиковъ и злоупотребленія послѣднихъ своею властью Не оставляя въ сторонѣ такихъ отдѣльныхъ, частныхъ случаевъ, онъ смотрѣлъ на вопросъ гораздо глубже. Для него ненормальность крѣпостного строя не выражалась только въ эксплуатаціи труда одного человѣка другимъ, въ издѣвательствахъ одного надъ личностью другого, — онъ выдвигалъ разлагающее вліяніе крѣпостного права на все общество.

Порабощение огромной части народа высшими его слоями наложило свой отпечатокъ на исихологію всего правящаго класса. Общество раздълилось на два класса: угнетенныхъ и угнетателей, и у каждаго изъ этихъ классовъ выработалась своя исихологія; притомъ черты классовой психологіи должны были стирать черты психологіи индивидуальной. Оба эти класса совершенно противоположны одинъ другому. Высшій далеко ушелъ отъ первобытной простоты нравовъ и связанныхъ съ нею высокихъ душевныхъ качествъ. Представители его лживы и неискренни, неспособны ни къ глубокой любви. ни къ сильной ненависти; въ погонъ за наживой, за удовольствіями, преимущественно низменными, они готовы потерять и свое человъческое достоинство. И это не вина отдъльныхъ личностей, -- виновата та среда, въ которой они живутъ и воспитываются. Наоборотъ, низшій классъ населенія, классъ порабощенный, сохранилъ первобытную чистоту нравовъ; здъсь люди отличаются простой жизнью, не гоняются за ея улучшеніемъ, но вмъстъ съ тъмъ сохраняютъ въ себъ человъческое достоинство. Они удержали въ своей душъ лучшія качества своихъ свободныхъ и вольнолюбивыхъ предковъ: они уважаютъ и въ себъ и въ другихъ человъческое достоинство. Но эти лучшія качества подавлены въ огромномъ большинствъ случаевъ тяжелой крѣпостной неволей и не могутъ проявиться въ жизни активно. Раздъленіе общества на двъ половины привело къ тому, что для Шевченко понятіе націи отождествлялось съ низшими слоями населенія. Поэтому-то, въ связи, конечно, съ своей любовью къ родинъ, Шевченко почти никогда не говоритъ объ угнетеніи части націи, низшихъ слоевъ населенія. Для него центръ тяжести въ томъ, что угнетена вся страна, вся Украйна. Впрочемъ, это такъ и должно было быть. Украинская интеллигенція въ глазахъ Шевченко измънила своему народу, своей національности. Она либо



Т. Г. Шевченко.

re propiets in a literature to the arrangement of ты стои сими(стра в в в вызымы паред стои в намь ув запол по стория "Кавказов до от с ворь на са из до основник в в сементи отразвание в в сементи права у ИС- — в ма свядлиный сталобовия в мократь в привель в приведьных и сель и костного о выдилось с зависимо He septetor to prove the best to be the first of the second to the second to the second to the personal resource to their flat test arrangements and the state of the last parameters which is produced by the parameters of the parameters o RESTRUCTION OF THE RESTREET OF THE PARTY OF 3.,1]. Desirable represent with range of the same of the same

018 184 p., . . SHART PRINCIPLE AND ADDRESS OF THE PARTY OF approximate process of the contract of the con Epiceroni chi della discolarazioni di dicionale di considerazioni CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. LANSING, MICH. LANSING, SALES COMPANY OF THE PARK NAME OF TAXABLE PARKS. Annual Control of the Married for Alberta & Sciences Street, sis, carry repringuished requires recommended to te in the large term of the control arteri or the consensor or not southern a HALF THE PROPERTY LINES AND RECORD FOR THE PARTY OF THE P plant a second s THE THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O у за стиой неволен и атрения в подражения два под настрания в под н Ch choch thought a минат — — за селотенів части нація в з lia del se tomb, sto yrheteri 11 Merry 11 other (Oxide of the Oxide of the





ополячилась, либо пошла въ науку къ нѣмцамъ, и не можетъ считаться частью украинскаго народа. То здоровое, что таится въ народѣ, лучшія его чувства и мысли она бросила изъ презрѣнія къ своему родному, а изъ другихъ національностей взяла только дурное. Представители этой части народа не украинцы, они выдѣлили сами себя изъ націи, отреклись отъ нея и изъ

сыновъ родины сдълались ея врагами Такая измъна своей родинъ — худшее, что можетъ случиться съ страной. Въ своемъ обращеніи къ землякамъ Шевченко выражаетъ эту мысль такими словами:

«Лоборолась Украина Гірше ляха свої діти До самого краю, Пі розпинають».

Поэтому-то въ глазахъ Шевченко гнетъ крѣпостной зависимости падалъ на весь украинскій народъ въ его цъломъ. Помимо этого, мысли Шевченко и потому еще обращались къ угнетенію всей Украйны, что для него кръпостное право было неразрывно связано съ политическимъ порабощениемъ народностей. На первомъ планъ у него стоитъ, конечно, порабощение Украйны. Политика Богдана Хмельницкаго, приведшая къ подчиненію Москвъ Украйны, дъятельность Петра Великаго и Екатерины Второй вызывають у него суровое осужденіе, и, описывая современное положеніе, онъ не можеть отдълить кръпостного права отъ общаго угнетенія украинскаго народа, какъ націи, имъющей право на свою національную самостоятельность. Постепенный упадокъ политической самостоятельности Украйны сопровождался въ его глазахъ и экономическимъ порабощеніемъ народа. Но это политическое порабощение имъло въ глазахъ Шевченко и свои самостоятель-



Молодица (рис. И. И. Соколова).

ныя отрицательныя стороны. Оно приводило къ тому, что связанный тяжелыми цѣпями двойной неволи украинскій народъ постепенно терялъ свои силы, забывалъ свое славное прошлое и постепенно мирился съ печальной дѣйствительностью. Въ минуты тяжелаго настроенія у Шевченко являлась мысль о безполезности проповѣди любви, проповѣди освобожденія. Она врядъ ли сможетъ найти доступъ въ измученныя сердца. Великія слова любви и свободы, вырывающіяся у поэта, не смогутъ найти себѣ отклика.

«Кому-жъ іі покажу я И хто тую мову Привитае, угадае

Великее слово? Всі оглухли, похилились Въ кайданахъ байдуже»...

Слишкомъ порабощены люди, чтобы услышать и понять слова поэта. Это обстоятельство должно было заставить его постоянно напоминать своему народу о прошломъ величіи Украйны. Почти всюду въ произведеніяхъ Шевченко мы встрѣчаемъ сравненіе положенія Украйны въ его время съ положеніемъ ея во времена гетманщины Запорожья, во времена свободной, вольной и могучей народной жизни. Для него было ясно, что эти времена



Лирникъ (Л. М. Жемчужникова).

минули безвозвратно, и это налагало на его любовь къ своей родинъ тихую непрестанную скорбь. Почти всегда, сравнивая прошлое величіе Украйны съ современнымъ ея положеніемъ, онъ грустно повторяетъ мысль о невозвратности прошлаго, о томъ, что отъ былого остались только могилы. Ему было безконечно тяжело, что это прошлое не живетъ даже въ памяти современниковъ. Онъ подчеркиваетъ въ посланіи къ своимъ землякамъ необходимость помнить минувшую славу своей родины. Эта память о прежней славъ, это знаніе славнаго историческихъ судебъ своей родины должны дать людямъ силу къ тому, чтобы стремиться къ лучшему въ настоящемъ. Пробужденіе національнаго самосознанія, какъ слъдствіе знанія слав-

наго прошлаго, Шевченко ставиль одной изъ своихъ задачъ, такъ какъ только этимъ путемъ можно было разсчитывать поднять угасавшій народный духъ. Такую попытку необходимо было сдѣлать, потому что окружавшая поэта дѣйствительность была слишкомъ мрачна. Положеніе вещей во времена пиколаевскаго режима было таково, что не оставляло надеждъ на лучшее будущее, и эта мрачная дѣйствительность нашла свое выраженіе въ слѣдующихъ словахъ поэта:

«Скрізь неправда, де не гляну Скрізь Господа лають!» «Оттаке-то... не здивуйте Що ворономъ крячу, Хмара сонце заступила, Я світи не бачу». Эта "хмара" не могла разсъяться скоро. Шевченко не видълъ конца страданьямъ украинскаго народа, а потому и его призывы къ борьбъ звучали мало энергично. Онъ едва ли былъ убъжденъ, что ему придется увидъть лучшее время. Онъ высказываетъ только очень слабую надежду на это:

«Може ще разъ сонце правды

Хочь крізь сонъ побачу»,

говоритъ онъ въ своей "Пусткъ" 1846 года. Надежды на освобожденье было очень мало, а между тъмъ положеніе Украйны было крайне тяже-

лымъ. Народъ стоналъ подъ гнетомъ крѣпостного права, вся страна была задавлена тяжелыми политическими условіями, и по ея адресу у поэта вырываются такія слова:

«Мій краю прекрасний, роскошній, богатий, Хто тебе не мучивъ? Якъ бы разсказать Про якого небудь одного магната Исторію—правду, то перелякать Саме-бъ пекло можно, а заита старого Полупанкамъ нашимъ можно здивувать!»

Въ результатъ этихъ многолътнихъ мученій жизнь для простого народа въ этомъ роскошномъ, богатомъ краъ сдълалась адомъ.

Вспоминая свое дътство, материнскія ласки и пъсни, смерть матери, загнанной въ могилу непосильной работой, и смерть



Бандуристъ. (Живоп. Украйна, 1861 г.).

отца на "паншинъ", Шевченко резюмируетъ свои впечатлънія дътства такими словами:

. . . «въ тимъ гаю У тій хатини—у раю Я бачивъ пекло... Тамъ неволя

Работа тяжкая; николи И помолиться не дають».

И это "пекло" было не только въ его хатъ. Поъздка его на Украйну принесла ему только горе: разоренье крестьянъ, вызванное тяжелымъ кръпостнымъ трудомъ, обезобразило прекрасный край. Свое родное село онъ засталъ наполовину запустълымъ: ни пъсенъ, ни смъха, ни радостныхъ сча-

станвыхъ лицъ онъ не встрътилъ тамъ. И у него въ заключении вырываются слова, характеризующія положеніе не только родного села, но и всей Украйны

> «І не въ однимъ отім селі, А скризь на славній Украіні Людей у ярма запрягли

Пани лукави. Гинуть, гинуть У ярмахъ лицарски сили»...

И вмѣстѣ съ этимъ гибнетъ и то хорошее, что составляетъ неотъемле мую принадлежность простого народа. Переходя къ конкретнымъ указа ніямъ враговъ украинскаго народа, Шевченко видитъ ихъ въ полякахъ — "панахъ", которые мучатъ простой народъ, какъ помъщики, великороссовъ-"москалянъ", которые притесняютъ целую націю, являясь на Украйне представителями администраціи, какъ высшей, такъ и низшей, и, наконецъ, въ высшемъ классъ самого украинскаго народа, который, оставивъ простую сельскую жизнь и обратившись за наукою къ "нъмцамъ", не сдълался отъ этой науки лучше въ нравственномъ смыслъ и попрежнему "деретъ шкуру съ братівъ незрячіхъ гречкосіевъ".

Гдъ же найти выходъ изъ создавшагося положенія? Шевченко видълъ возможность того, что народныя страданія превзойдуть, въ конць-концовъ, мъру народнаго терпънья, что народная скорбь найдетъ свой исходъ, въ концъ-концовъ, въ жестокомъ кровавомъ возстаніи. Ему было тяжело предвидъть, что въ этомъ случаъ въ средъ самого украинскаго народа можетъ вспыхнуть братоубійственная междоусобица, и онъ обращается къ своимъ землякамъ, чтобы они вспомнили великіе завъты любви къ низшимъ классамъ общества, чтобы они стали людьми въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

> «Схаменіться! будьте люди, Бо лихо вамъ буде: Разкуються незабаромъ Заковані люди; Настане судь, заговорить

I Дніпро и гори, I потече сторіками Кровъ у сине море Літей вашихъ»...

Надо оставить мысль о томъ, что высшіе классы живуть на свъть только для того, чтобы быть панами, чтобы притъснять меньшую братію.

Шо вони на світі

«Не дуріте дітей вашихъ, На те тілько, щобъ панувать»...

Пока еще не поздно, пока народъ еще не проснулся и не разорвалъ своихъ цъпей, необходимо слиться съ народомъ, позаботиться о его нуждахъ, и тогда освобождение отъ кръпостныхъ и политическихъ цъпей будетъ легче. Но можеть ли это освобождение произойти вообще легко, безъ крови, путемъ мирнымъ? Несмотря на свое врожденное отвращеніе къ насилію, Шевченко. видимо, мало върилъ въ возможность такого выхода. Слишкомъ огрубъли сердца высшихъ классовъ, чтобы на нихъ могло подъйствовать слово хри-



Малороссійская дівушка (Л. М. Жемчужникова).

стіанской любви. Они не откажутся добровольно отъ своихъ привилегій, и народу нужно самому добиваться своего освобожденія.

Въ своемъ "Завъщаніи" Шевченко указываетъ на необходимость такого именно выхода изъ создавшагося положенія. Обращаясь съ просьбой похоронить его на берегу Днъпра, поэтъ указываетъ на то, что нужно дълать потомъ:

«Паховайте та вставайте, Кандали порвіте I вражою злою кровью Волю окропіте».

И только тогда, когда это будеть сдълано, поэть будеть увърень въ томъ, что воля добыта народомъ, и сможетъ примириться съ Богомъ.

«Якъ понесе у Укріин У синее море Кровь ворожу—отоді я Все покину і полину До самаго Бога Молитися».

Только самъ народъ можетъ освободить себя отъ своихъ враговъ пу темъ прямого возстанія, въ другіе способы освобожденія Шевченко совер-

шенно не върилъ. Цитированное мъсто относится къ 1845 году, когда не было никакихъ надеждъ на уничтожение кръпостного права въ такой формъ, въ какой оно произошло. Но и въ болъе позднее время, уже наканунъ освобожденія, Шевченко не быль охвачень вірой въ наступленіе світлаго булушаго для своего народа. Его стихотворенія, относящіяся къ послъднему періоду его жизни, совершенно не отразили въ себъ общаго ликованья прогрессивной части общества по поводу близкаго освобожденія крестьянъ. Эти радужныя надежды не коснулись Шевченко. Онъ не обольщался ими. И въ этомъ случав на него, въроятно, оказали вліяніе двъ причины. Съ одной стороны онъ, близко и хорошо знавшій и перечувствовавшій всю тяжесть прошлаго режима, могъ питать очень слабое довъріе къ искренности враговъ народа въ проведеніи реформы въ пользу народа. Народные враги врядъ ли могли сдълать для народа что-либо хорошее. Съ другой стороны во второй половинъ своей жизни Шевченко все чаще и чаще останавливался на значеніи въ народной жизни не крѣпостного права самого по себъ, а тяполитическихъ условій жизни, политическаго порабощенія всего государства, которое особенно тяжко отзывалось на народъ украинскомъ. А о полномъ политическомъ раскрѣпошеніи страны и рѣчи въ это время не было. Не было замътно и какихъ бы то ни было стремленій къ уравненію народностей въ правахъ, къ прекращенію національныхъ притъсненій. Все это, видимо, ясно сознавалъ Шевченко, и поэтому общій энтузіазмъ не затронулъ его. Но въ то же время онъ не выступалъ и съ указаніями на неполноту или несовершенства предполагавшейся реформы. Ея приближеніе совершенно не отразилось на его произведеніяхъ. Онъ ясно чувствоваль, что до свободы украинскаго народа въ его цъломъ еще очень и очень далеко, что все государство должно быть совершенно переустроено, чтобы осушествилась его мечта.

> «Щобъ братъ брата не різали Та не окрадали

Та въ москали вдовиченка Щобъ не оддавали».

А до этого было еще далеко.

Шевченко умеръ почти наканунъ объявленія манифеста 19 февраля, не примирившись съ дъйствительностью и оставшись врагомъ всего построеннаго на насиліи и неправдъ порядка вещей.

А. Гнъвушевъ.





## Крѣпостное право въ поэзіи Некрасова.

И. Н. Игнатова.

арамзинъ писалъ когда-то куплеты для "сельской комедін", представленной въ свое время благородными любителями сцены. Этими куплетами хоръ помъщичьихъ крестьянъ выражалъ довольство своимъ существованіемъ:

Какъ не пъть намъ? Мы щастливы! Славимъ барина-отца. Наши ръчи некрасивы,

Но чувствительны сердца.

Ихъ искусство говорить.

Горожане насъ умнъе,

Что жъ умъемъ мы? Сильнъе

Благодътелей любить.

Какое "щастье" надо было имъть въ собственной душъ, чтобы такъ изображать житье кръпостныхъ. Droits de l'homme были уже провозглашены, Радищевъ уже успълъ съъздить изъ одной столицы въ другую и поплатиться за свое путешествіе, а "щастливое" воображеніе русскаго историка рисовало

безмятежное состояніе земледѣльцевъ, хоромъ воспѣвающихъ свою любовь къ благодѣтелямъ помѣщикамъ. И тѣ, къ кому онъ обращался,—слушатели куплетовъ и благородные любители, ихъ исполнявшіе,—также безмятежно вѣрили въ силу любви, отличавшей "щастливыхъ" земледѣльцевъ отъ умныхъ горожанъ. Они не только вѣрили: въ спокойномъ признаніи существующаго неизмѣннымъ они и не задумывались надъ возможностью иныхъ чувствъ и другихъ отношеній.

Въ этой наивной въръ самихъ благодътелей не было, конечно, ничего удивительнаго. Удивительнъе было другое. Какъ ни противо-естественно, какъ ни выдуманно кажется намъ восторженное славословіе рабами "барина - отца", оно до нѣкоторой степени соотвѣтствовало истинъ, и Карамзинъ во всякомъ случаѣ не цѣликомъ его выдумалъ. Конечно, не вся масса счастливыхъ земледѣльцевъ славословила; конечно, слова "вы — наши отцы, мы—ваши дѣти" произносились часто съ трепетомъ негодованія въ душѣ; но встрѣчалось и иное отношеніе, было и неподкрашенное лицемѣріемъ восхищеніе своимъ рабствомъ. Крѣпостное право коверкало душу рабовъ, нерѣдко изгоняло изъ нея благородные элементы и создавало удивительную человѣческую разновидность восхищеннаго раба. Съ изображеніемъ такой исковерканной крѣпостной души мы не разъ встрѣчаемся у Некрасова.

Для "поэта мести и печали" крѣпостное право совершенно не имѣло свѣтлыхъ сторонъ. Все, что можетъ представить себѣ человѣческое воображеніе дикаго, страшнаго, нелѣпаго, соединялось для Некрасова съ тѣмъ временемъ, "когда свободно рыскалъ звѣрь, а человѣкъ бродилъ пугливо". Страшныя мученія прошлыхъ вѣковъ, огромныя гекатомбы человѣческихъ жертвъ, стоны замученныхъ въ угоду римской толпѣ или во славу католической церкви, — все это было не страшнѣе того, что представляла изъ себя крѣпостная Рос сія, не плачевнѣе жалобъ, которыми оглашались смиренные храмы рус скихъ селъ.

Храмъ воздыханья, храмъ печали, Убогій храмъ земли твоей,— Тяжеле стоновъ не слыхали Ни римскій Петръ ни Колизей.

Но въ этомъ сплошномъ морѣ слезъ, коверканья человъческихъ жизней самое безотрадное впечатлъніе производили опустошенныя души тъхъ, которыя, подобно карамзинскимъ "щастливымъ земледъльцамъ", искренно и восторженно воспъвали милости "барина-отца" и щедроты "благодътелей". Чъмъ ближе къ "благодътелямъ" стоялъ кръпостной, тъмъ большая кастрація производилась надъ нимъ, тъмъ совершеннъе исчезалъ человъкъ и получалось странное, карикатурное существо, лишенное человъческаго образа и подобія. Для этого кастрированнаго субъекта міръ не существовалъ безъ барина и внъ барина. Страшнымъ процессомъ опустошенія души дворовый дошелъ до пол-



Н. А. Некрасовъ. (Съ портрета Крамекого).

ть благодьтелямь вомід намті ії ть, къ вому онь обращался, слупно на куплетожь и благодьтелямь вомід намті ії ть, къ вому онь обращался, слупно на куплетожь и благородные побители, ихь использание также безмитожно зърши въ силу любви от извытен "прастливымь" землеть девъ оть уколед горожань. Они во сомо в бразовный существующегам винымь сомо в бразовный существующегам винымь сомо в сомо в бразовный существующегам винымь сомо в сомо

Ти от в постани враносные приво совершение за при постанить предстанить себь педовачение в при постанить себь педовачение в предстанить себь педовачение в предстанить в педовачение в предстанить в педовачение в предстанить в педовачение в предстанить в

Храмь водинали: Уботи храмь земля т. .

По въ этомъ сплошномъ морб или челотьет стамое безоградное внечатавние произветство извенныя трыя, не стамо караманискимъ "щастотявимъ сторжение караманискимъ "щастотявимъ сторжение карамани милости "бара е отца" и те де ближе къ бълготти дямъ" стоята и достнол вароналось изводилась и тех вара и кара е изветствоваль безъ барина и виз барина. Страниное, кара и подобия для этого кастрира стамо в стамо в





наго самоисчезновенія, до того состоянія, въ которое впадають люди, нахо дящіеся подъ исключительно однообразными впечатлѣніями: ихъ опустошенная душа не знаетъ уже никакой иниціативы, никакого дѣйствія внѣ иниціативы и дѣйствій приказывающихъ. Извѣстенъ примѣръ якутскихъ солдатъ. приводимый, между прочимъ, Михайловскимъ въ "Герояхъ и толпѣ". Взводъ солдатъ былъ выведенъ на ученье. Впереди шелъ командиръ, за нимъ солдаты; остановился командиръ, остановились и они. До сихъ поръ все шло

благополучно. Но вотъ командиръ скомандоваль, и вмѣсто того, чтобы исполнить слова команды, солдаты повторили ихъ. Удивленный командиръ сталъ браниться; солдаты повторили брань. Онъ продолжалъ, продолжали и они; они повторяли все то, что говорилъ и дълалъ онъ. Думали, что это бунть; на самомъ дъль это была бользнь, тяжелая бользнь, зависъвшая отъ однообразія впечатльній, которыми жили якутскіе солдаты, и заключавшаяся въ полномъ исчезновеніи личности, въ опустошении души. У массы дворовыхъ, ближе другихъ испытывавшихъ на себъ отраву барскаго гнъва и барской любви. производилось такое же опустошеніе души, и Некрасовъ даетъ примъры жестокаго обезличенія, когда внъ барина жизнь двороваго становится невозможной, и никакая воля неспособна вернуть человъку его истиннаго образа.

Вотъ дворовый человъкъ князей Утятиныхъ Ипатъ ("Кому на



Рис. къ стих. Некрасова (изд. Сеньковскаго 1865 г.).

Руси жить хорошо"). Въ издерганной, исковерканной душѣ его не осталось уже ни одного живого мѣста ни одного чувства, не связаннаго съ барскимъ гнѣвомъ или съ барскими милостями. Съ самаго дѣтства онъ не существовалъ для самого себя, и въ его воспоминаніи проносятся только картины тѣхъ или иныхъ забавъ, предметомъ которыхъ былъ онъ для князя. Сначала его запрягали въ телѣжку, чтобы возить маленькаго князька. Потомъ пошли другія забавы. Князь возросъ и телѣжка не могла его больше забавлять; въ пья-

номъ видъ онъ купалъ Ината въ двухъ прорубяхъ: "въ одну опуститъ въ неводъ, въ другую мигомъ вытянетъ и водки поднесетъ". Когда Инатъ "сталъ уже клониться къ старости", князь сажалъ его зимой въ качествъ "фалетура" на переднюю лошадь и заставлялъ въ стужу и метель играть на скринкъ; падалъ "фалетуръ" въ сугробы и подолгу лежалъ въ снъгу, готовясь къ смерти. Но всъ эти непріятности стирались въ намяти двороваго передъ однимъ отраднымъ восноминаніемъ, какъ, проъхавъ санями черезъ Ината и броснвъ его на произволъ судьбы въ снъгъ, князь, въ концъ-концовъ, вернулся, подпялъ върнаго Ипата, "одълъ меня, согрълъ меня и рядомъ, недостойнаго, съ своей особой княжеской въ саняхъ привезъ домой".

Мужики, слушающіе у Некрасова восторженныя воспоминанія Ипата, см'єются, но за карикатурнымъ настоящимъ Ипата таптся мучительный процессъ прошлаго обезличенія и превращенія челов'єка въ ласковую собачку. Несмотря на состоявшееся уже превращеніе, этотъ процессъ всплываетъ наружу, и въ лакейской, исковерканной и издерганной душ'є поднимается смутный протестъ, тяжелая неопредъленная тоска, которая ипогда приводитъ къ пеожиданно страшному р'єшенію. Дворовый Иванъ всю жизнь провелъ въ господской передней или кухн'є, "не умытъ, угрюмъ, оплеванъ, в'єчно полупьянъ". Повидимому, для него все совершается, какъ должно въ жизни. Онъ не имъетъ никакихъ претензій,

...Грубитъ, воруетъ, Божится и вретъ, И за рюмочку цълуетъ Ручки у господъ.

"Господа давно рѣшили, что души въ немъ нѣтъ". Но исковерканная душа Ивана внезанно заявляетъ о себъ: "Чуть живого сняли съ петли; передъ тѣмъ грустилъ".

Господамъ копфузно было:
— Что съ тобой, Иванъ?—

"Такъ подъ сердце подступило", 11 глядять, не пьянъ.

Приниженный, забитый, нотерявшій свою личность, дворовый иногда проявляль себя еще страшиве, и сказаніе "про холопа примврнаго—Якова върнаго" особенно ярко рисуеть темную душу восторженнаго и върнаго раба. Яковъ имълъ господина, который билъ его "походя". Но "люди холопскаго званія— сущіе исы иногда: чъмъ тяжельй наказаніе, тъмъ имъ мильй господа".

Яковъ такимъ объявился изъ младости, Только и было у Якова радости Барина холить, беречь, ублажать Да племяша малолътка качать.

Когда баринъ лишился ногъ, Яковъ ухаживалъ за нимъ со всей преданностью "холонскаго" сердца, а баринъ звалъ его "братомъ". Но это братство не воспрепятствовало помъщику отдатъ племянника Якова въ солдаты, несмотря на просъбы върнаго слуги. Яковъ смирился и приготовилъ страшную месть. Въ глухомъ лѣсу, прямо надъ санями, гдѣ сидѣлъ безногій помѣщикъ, Яковъ повѣсился на соснѣ:

Экія страсти Господин! висить Яковъ надъ бариномъ, мърно качается; Мечется баринъ, рыдаеть, кричить. Эхо одно откликается.

Вотъ одна разновидность крѣпостныхъ, изображенная Некрасовымъ. Среди дворовыхъ есть, впрочемъ, еще болѣе несчастные, и, по странной волѣ судебъ, этими болѣе несчастными являются тѣ, на которыхъ вылилась наибольшая доза барской любви: въ условіяхъ несправедливыхъ отношеній всякое, даже самое гуманное, движеніе становится источникомъ зла. Стихотвореніе "Въ дорогъ", —то стихотвореніе, за которое Бълинскій, по словамъ Панаева,



"Однако надобно, чтобы больше пиль пародъ" (карик: Неваховича 1855).

чуть не со слезами обняль Некрасова и назваль его "истиннымъ поэтомъ", — разсказываетъ, словами ямщика, судьбу одной изъ несчастныхъ, удостоенной барскихъ милостей. Она смолоду "въ барскомъ домѣ была учена вмѣстѣ съ барышней разнымъ наукамъ", "и не то, чтобъ нашъ братъ, крѣпостной, то-ись сватался къ ней благородный". А когда подоспѣло время и дворянская барышня вышла замужъ, то ея образованную, изиѣженную крѣпостную подругу отдали за крѣпостного мужика, заставили отъ книжки, музыки, богатой обстановки, радужныхъ мечтаній перейти къ барщинѣ, къ тяжкой деревенской работѣ, къ людямъ, не понимавшимъ ни книжки, ни тихихъ мечтаній барышни, ни тайныхъ слезъ о потерянныхъ надеждахъ.

Для Некрасова помъщичье существованіе въ крѣпостное время представлялось однимъ силошнымъ насиліемъ, гибельно вліявшимъ и на властителей и на рабовъ. Не было просвъта ни для тѣхъ ни для другихъ, ибо жизнь помъщиковъ была "безплодна и пуста", она текла "среди пировъ, безсмысленнаго чванства, разврата грязнаго и смѣлаго тиранства", а основаніемъ для этой безсмысленной и отвратительной жизни было существованіе "роя подавленныхъ и трепетныхъ рабовъ", который "завидовалъ житью послѣднихъ барскихъ псовъ". Некрасовъ показалъ, что насиліе крѣпостного режима не могло



Уличные типы (Рихау 1860).

выразиться только во внѣшней приниженности, только въ физическихъ тягостяхъ и во временныхъ моральныхъ терзаніяхъ. Для него было ясно, что съ паденіемъ крѣпостного права страшная язва крѣпостныхъ отношеній надолго останется въ народной душѣ, что во всемъ нравственномъ обликѣ деревенскаго жителя она оставитъ глубокіе слѣды, придавъ ему черты неустойчивости и растлѣнія.

Некрасовъ изобразилъ много "русскихъ богатырей", начиная отъ Власа, богатаго огромной нравственной силой, отъ "типа величавой славянки", отъ огородника, смълаго и сильнаго, до Савелія, у котораго "цъпями руки кручены, желъзомъ ноги кованы, спина... лъса дремучіе прошли по ней, сломалися". Но масса крестьянства не обладала нравственной мощью Власа и "спла, вся

душа великая" у нея не "въ дъло Божіе ушла". Кръпостное право раз вивало, по Некрасову, въ народной массъ или безволіе и безсиліе, или силу обмана и волю, направленную лишь на стойкое перенесеніе униженій. Захотъла ли бабушка Ненила починить развалившуюся избенку, полюбилъ ли Наташу хлъбопашецъ вольный, обидълъ ли мужиковъ лихомецъ жадный, — у мужиковъ нътъ воли, нътъ силы помочь бъдъ, выйти изъ затрудненія; у нихъ одно упованіе: "Вотъ пріъдетъ баринъ, баринъ насъ разсудитъ". Равнодушіе къ собственной судьбъ, безсиліе, безволіе — таковы слъды кръпостного режима, надолго остающіеся въ душъ русскаго

крестьянина. "Безъ наслажденья онъ живетъ, безъ сожалънья умираетъ", и единственнымъ житейскимъ идеаломъ, который кръпостное наслъдство можетъ устами няньки подсказывать маленькому Еремушкъ, это жизнь безъ усилій и напряженій воли: и "привольная и праздная жизнь покатится шутя"... Но это идеалъ, по большей части неисполнимый. Безъ воли и усилій всетаки прожить нельзя. Въ чемъ же проявляется воля и усилія? Кръпостные крестьяне помъщика Шалашникова, чтобы не платить большой оброкъ, вы-

держиваютъ истязанія, жестокія розги до "потрясенія мозговъ", почти что "сдираніе шкуры начисто". Деньги у нихъ есть, заплатить они могутъ, но они предпочитаютъ порку, истязанія, униженія, лишь бы не разставаться съ деньгами. Помъшикъ Шадашниковъ поролъ, крестьяне понемногу сдавались, помъщикъ уставалъ, сдълка налаживалась, и, въ концъ-концовъ, объ стороны оставались довольны. Помъшикъ получалъ кое-что, крестьяне уносили домой гораздо больше, чъмъ разсчитывали. Лежа подъ розгами, они думали: "какъ ни дери, собачій сынъ, а всей души не вышибешь, оставишь что-нибудь"; а когда, избитые "до потрясенія мозговъ", они возвращались по знакомой дорогъ, они дълили барыши, приговаривая: "Что денегъ - то осталося! Дуракъ же ты, Шалашниковъ!" "И тъшилась надъ бариномъ Корега (деревня) въ свой чередъ". А разсказчикъ, русскій богатырь Савелій, повъряя слушательницъ исторію шалашниковскихъ истязаній, съ гордостью говорилъ о выносив-



Рис. къ стих. Некрасова (1865 г.).

шихъ порку мужикахъ: "Вотъ были люди гордые!" и прибавлялъ: "Зато купцами жили мы"!..

Эта способность выносить истязаніе и сила обмана остались свойствами освобожденныхъ кръпостныхъ. Раскръпощеніе измънило внъшнія условія жизни деревни, но уничтожить слъды въковой зависимости въ духовномъ обликъ бывшаго раба оно не могло. Освобожденные, уже независимые отъ помъщика, крестьяне принимаютъ на себя рабскую личину ради возможности

взять въ свою пользу поемные луга помъщика. "Луга-то эти самые, да водка, да съ три короба посуловъ то и сдълали, что міръ ръшилъ"—играть комедію, представляться покорными рабами предъ "послъдышемъ", обманывать и притворяться, какъ притворялись въ прежнія времена. Ложь, воспитанная въками, осталась и у свободныхъ деревенскихъ жителей, и бывшіе кръпостные "послъдыша" врали, какъ врали рабы Шалашникова. Ихъ, правда, не пороли, но комедію порки продълывали надъ собой и важные солидные мужики. "Отцы!—притворяясь и ломаясь, кричалъ, восхваляя помъщиковъ староста Климъ,—

Отцы-руководители!
Не будь у насъ помъщиковъ,
Не наготовимъ хлъбушка,
Не запасемъ травы.
Хранители! радътели!
И міръ давно бы рушился

Безъ разума господскаго, Безъ нашей простоты. Вамъ на роду написано Блюсти крестьянство глупое, А намъ работать, слушаться, Молиться за господъ.

Чёмъ отличается эта рѣчь отъ пѣснопѣнія "щастливыхъ" карамзинскихъ крестьянъ? Только чувствомъ, которое ее подсказывало: карамзинскіе земледѣльцы "славили барина-отца" отъ простоты умиленной и восхищенной души, Климъ притворяется и лицемѣритъ. Некрасовъ нарисовалъ фантастическаго "послѣдыша", фантастическія отношенія уже освобожденныхъ крестьянъ къ желающему продолжать крѣпостничество помѣщику, фантастическую слѣпоту "послѣдыша" относительно чувствъ крестьянъ. Но въ основаніи этой фантазіи положено дѣйствительное отношеніе между бывшими владѣльцами и бывшими рабами: лицемѣріе со стороны крестьянства, невѣрное пониманіе выражаемыхъ чувствъ со стороны помѣщика. И когда Некрасовъ спрашивалъ: "Народъ освобожденъ, но счастливъ ли народъ?" онъ подразумѣвалъ не одну только матеріальную тяготу, но и гнетъ тяжелаго нравственнаго недуга, унаслѣдованнаго отъ злополучныхъ временъ крѣпостничества.

Для Некрасова примиренныхъ отношеній между крѣпостнымъ и владъльцемъ существовать не могло. Возможно было или восхищеніе опустошен ной души Ипата, или лицемъріе Клима, или отупъніе, озлобленность и затаенная вражда огромной массы безыменныхъ. Эта затаенная вражда проявлялась иногда въ жестокихъ дъйствіяхъ, въ страшной расправъ съ "отцамиблагодътелями", въ самосудъ надъ тъми, кому только что передъ тъмъ говорили:

Кого же намъ и слушаться? Кого любить? Надъяться Крестьянству на кого? Бъдами упиваемся... Слезами умываемся, Куда намъ бунтовать? Все ваше, все господское...

Савелій, богатырь русскій, у котораго "лѣса дремучіе", принятые отъ помѣщиковъ и нѣмцевъ управляющихъ, прошли по спинѣ, 18 лѣтъ терпѣлъ

истязанія; его могучая сила "подъ розгами, подъ палками по мелочамъ ушла", и, наконецъ, послѣ долгихъ-долгихъ лѣтъ териѣнія онъ вмѣстѣ съ другими односельчанами

...Въ землю нъмца Фогеля, Христьяна Христіаныча, Живого закопалъ.

Такъ практически жизнь ръшала вопросъ объ отношеніяхъ между "отцамиблагодътелями" и дътьми. А когда жизнь государства предъявляла неожиданно свои требованія къ рабу, какъ къ гражданину, онъ реагировалъ на это, въ изображеніи Некрасова, такъ, какъ можетъ реагировать только рабъ.

> Красноръчивымъ воззваньемъ Не разогръешь рабовъ, Не озаришь пониманьемъ Темныхъ и грубыхъ умовъ.

Поздно! Народъ угнетенный Глухъ передъ общей бъдой. Горе странъ разоренной! Горе странъ отсталой!

Этимъ заключительнымъ аккордомъ можно кончить исканіе отзвуковъ въ поэзіи Некрасова на злополучныя времена крѣпостничества.

И. Игнатовъ.





# Крѣпостная старина въ художественной сатирѣ Салтыкова (Щедрина) 1).

θ. θ. Нелидова.

I.

ороковые годы въ воспоминаніяхъ современниковъ представляются временемъ оживленной умственной дѣятельности, которая обнаружилась почти внезапно въ нашей литературѣ подъ вліяніемъ свѣжей струи, прорвавшейся изъ Франціи. Это было время перехода отъ идеализма къ реализму, отъ туманныхъ отвлеченныхъ теорій къ живымъ вопросамъ дѣйствительной жизни, — время поворота къ естественнымъ наукамъ и пробужденія соціальныхъ интере-

совъ <sup>2</sup>). По условіямъ нашей жизни, соціальный интересъ естественно направляется тогда у насъ главнымъ образомъ и прежде всего на порабощенныя и угнетенныя народныя массы. Литература въ то время становилась

<sup>1)</sup> Крѣпостное право въ произведеніяхъ Салтыкова изображено и трактовано такъ широко, что собрать и уложить весь этотъ матеріалъ въ тѣсныя рамки небольшого популярнаго очерка представляется дѣломъ невозможнымъ, да притомъ и ненужнымъ. Тема эта давно использована и прекрасно разработана компетентнымъ въ этомъ вопросъ историкомъ В. И. Семевскимъ. Его обстоятельный очеркъ подъ заглавіемъ: «Крѣпостное право и крестьянская реформа въ произведеніяхъ М. Е. Салтыкова» былъ напечатанъ въ «Сборникъ правовъдънія и общественныхъ знаній» еще въ 1893 году, а въ 1905 году перепечатанъ вновь съ дополненіями въ отдѣльномъ дешевомъ изданія «Донской Ръчи». Читателямъ, интересующимся этимъ вопросомъ въ такихъ болѣе широкихъ рамкахъ, мы рекомендуемъ обратиться къ этой работъ.

<sup>2)</sup> См. выпускъ II «Историко-литературной Библіотеки»: «Западники 40-хъ годовъ». Изд. Сытина, 1910 г.

все болъе и болъе смълою въ обличеніяхъ злоупотребленій помъщичьей властью. Нарождалась мужицкая беллетристика: мужикъ являлся героемъ современности. И въ кружкахъ молодежи, гдъ уже обсуждались вопросы о свободъ слова, о судъ присяжныхъ, о децентрализаціи управленія и т. п., вопросъ объ освобожденіи крестьянъ выдвигался на первый планъ. И въ знаменитомъ письмъ Бълинскаго къ Гоголю, въ то время получившемъ широ-

кое распространеніе, а въ тогдашнихъ кружкахъ пріобрѣтшее значеніе "духовнаго завъшанія" умершаго великаго вождя русской интеллигенціи, вопросъ объ уничтоженіи кръпостного права ставился на первое мъсто. Вспоминая время своей юности въ "Кругломъ годъ", Салтыковъ говорить: "Я помню "Деревню", помню "Антона Горемыку", помню такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Это быль первый благотворный весенній дождь, первыя хорошія человъческія слезы, и съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуетъ мужикъ-человъкъ, прочно залегла и въ русской литературъ и въ рус-



М. Е. Щедринъ (портр. Крамского).

скомъ обществъ. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сдълалась господствующею въ русской жизни. Все, что ни есть въ Россіи мыслящаго и интеллигентнаго, отлично поняло, что, куда бы ни обратились взоры, вездъ они встрътятся съ проблемой о мужикъ"...

Воспитанный западнической литературой и французскими соціалистами, Салтыковъ уже съ первыхъ шаговъ своей дъятельности занялъ опредъленную позицію въ этомъ вопросъ. Въ то время, когда онъ былъ еще начинающимъ

литераторомъ и писалъ небольшія рецензіи въ "Отечественныхъ Запискахъ" (1847 и 48 гг.), его отношенія къ дореформенному строю и лежавшему въ основъ его кръпостному праву были уже совершенно ясны. Такъ, при разборъ одного плохого учебника логики, возражая противъ преувеличеннаго значенія силлогизма, онъ дълаетъ попутно вылазку противъ кръпостного права. "Намъ случалось слышать, — говорить онъ, — какъ одинъ господинъ весьма серьезно увърялъ другого, весьма почтенной наружности, но посмирнъе, что тотъ долженъ ему повиноваться, дълая слъдующій силлогизмъ: ячеловъкъ, ты-человъкъ; слъдовательно, ты рабъ мой. И смирный господинъ повърилъ (такова ошеломляющая сила силлогизма) и отдалъ тому господину все, что у него было: и жену, и дътей, и самого себя, и вдобавокъ остался даже очень доволенъ собой". Очевидно, кръпостническая логика была глубоко ненавистна Салтыкову. Онъ уже въ то время отрицательно относился ко всему строю дореформенной жизни, что показываетъ напечатанная въ 48 году его повъсть "Запутанное дъло" съ замъчательной страницей, на которой изображена грандіозная пирамида изъ живыхъ человъческихъ тълъ, давящихъ другъ друга, — пирамида, тяжело обрушившаяся, къ несчастію, на голову самого автора. Въ кръпостномъ правъ его возмущали не только самыя отношенія между помъщиками и кръпостными людьми, но и та нравственная зараза, которую распространяли вокругъ себя эти отношенія, обильно насыщая ею семейную и общественную атмосферу. Эта зараза проникала всюду, даже среди дътей. Салтыковъ откровенно признается, что кръпостническая терминологія въ раннемъ дѣтствѣ оскверняла его дѣтскій языкъ.

### П.

Врядъ ли кто изъ русскихъ писателей такъ хорошо зналъ и помнилъ крѣпостную старину, какъ Салтыковъ. "Я слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право, чтобы имѣть возможность забыть его, — говоритъ онъ въ "Хищникахъ" ("Признаки времени"). —Картины того времени до того присущи моему воображенію, что я не могу скрыться отъ нихъ никуда. Я видѣлъ разумныя существа, которыя, зная, что въ данную минуту ихъ ожидаетъ истязаніе или позоръ, шли сами, шли собственными ногами, чтобы получить это истязаніе или позоръ. Я видѣлъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромѣ испуга; я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромѣ физической боли; я былъ свидѣтелемъ звѣрскихъ вожделѣній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлѣба. Въ этомъ царствѣ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нѣтъ ни одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мнѣ боли"...

Крѣпостное право, по словамъ Салтыкова, распространилось широко, проникало во всѣ формы общежитія, втягивало всѣ сословія "въ омутъ унизительнаго безправія, всевозможныхъ изворотовъ лукавства и страха передъ перспективою быть ежечастно раздавленнымъ"...

Можно сказать безъ малъйшаго преувеличенія, что никто изъ русскихъ писателей не проникаль такъ глубоко, какъ Салтыковъ, въ самую сущность кръпостничества и не показалъ такъ ясно въ живыхъ образахъ и во всю ширь его глубокаго и тлетворнаго вліянія на нашу семейную, общественную и государственную жизнь. "Кръпостное право,—по словамъ Салтыкова,—это цълый громадный строй, который слишкомъ жизненъ, проникающъ и силенъ, чтобы исчезнуть по первому мановенію. Обыкновенно говоря о немъ, раз-



Господинъ и слуга (кар. Неваховича).

умѣютъ только отношенія помѣщиковъ къ бывшимъ крѣпостнымъ людямъ, но тутъ только одна капля его. Эта капля слишкомъ специфически пахла, а потому и приковала къ себѣ вниманіе всѣхъ. Капля устранена, а крѣпостное право осталось. Оно разлилось въ воздухѣ, освѣтило нравы; оно изобрѣло путы, связывающія мысль, поразило умы и сердца дряблостью. Наконецъ оно же вызвало цѣлую орду прихлебателей - хищниковъ, которыхъ дѣятельность такъ блестяще выразилась въ безчисленныхъ воровствахъ, банкротствахъ и всякаго рода распутствахъ". ("Сборникъ: Похороны").

Кръпостное право, поразившее пошехонскіе умы и сердца дряблостью,— самое больное мъсто Салтыкова. Онъ говорить о немъ во многихъ своихъ произведеніяхъ, говоритъ часто — то мелькомъ, попутно, задъвая его, то бо-

лье или менье подробно, надолго останавливаясь на той или другой сторонь этого "трагическаго" прошлаго нашей жизни. Горячо интересуясь текущимъ моментомъ жизни, внимательно наблюдая каждое новое общественно-политическое ея теченіе и постоянно отзываясь на нихъ, Салтыковъ, однако, всю жизнь не могъ отдълаться отъ картинъ кръпостной старины, онъ были "присущи его воображенію и безпокоили, мучили до тъхъ поръ, пока онъ не изобразилъ ихъ въ своемъ послъднемъ высоко-художественномъ произведении. назвавъ его "Пошехонской стариной". За два года до смерти, борясь съ жестокимъ недугомъ, мучительно страдая отъ него, онъ принялся за эту работу и, несмотря на усталость и замученность, создалъ крупное, цъльное и цънное въ художественномъ и общественномъ отношеніяхъ произведеніе. И что въ особенности удивительно, — оно написано спокойнъе другихъ его произведеній: обычно негодующая Щедринская сатира почти совстмъ отсутствуетъ въ немъ, здъсь нътъ ни преувеличеній, ни экскурсій въ область фантазіи. Авторъ самъ говоритъ: "На склонъ лътъ охота къ преувеличеніямъ пропадаетъ и является непреодолимое желаніе высказать правду, одну только правду"... Историкъ В. И. Семевскій справедливо замѣчаетъ, что "Пошехонская старина" навсегда останется однимъ изъ лучшихъ источниковъ для исторіи дворянства и крѣпостного права въ первой половинъ XIX въка, и она тъмъ болъе драгоцънна, что Салтыковъ вовсе не старается налагать мрачныя краски, а рисуетъ правдиво, что ему пришлось видъть на своемъ въку ...

#### III.

Въ "Пошехонской старинъ", вызывая къ суду человъческой совъсти тъни прошлаго, онъ руководится чувствомъ любви и жалънія къ тому же самому человъку, который за въчную страду получаетъ кусокъ мякиннаго хльба: но здысь это чувство жальнія еще болье ширится и растеть, охватывая почти всфхъ: и угнетенныхъ и угнетателей. Читая эту эпопею крфпостного быта, вы чувствуете, что здъсь совсъмъ не было свободныхъ людей: даже самые властные изъ угнетателей находились въ фаталистической зависимости отъ кръпостныхъ порядковъ. Но Салтыковъ не впадаетъ въ излишнюю чувствительность: онъ всегда трезвъ и реаленъ въ изображеніи кръпостной старины. Онъ не сгущаетъ красокъ, не скрываетъ положительныхъ чертъ въ характерахъ дъйствующихъ лицъ, не затушевываетъ нъкоторыхъ, правда немногихъ, свътлыхъ явленій этого быта, но у него нътъ ни малъйшей склонности къ идеализаціи послъднихъ. Этимъ "Пошехонская старина" значительно отличается отъ предшествующихъ ей художественныхъ бытописаній крѣпостной эпохи. Въ пустынъ крѣпостной жизни предшественики Салтыкова часто рисовали какіе-то рѣдкіе въ немъ оазисы. Авторъ "Пошехонской старины не отрицаеть ихъ существованія, но изображеніе ихъ не его дъло. Онъ разсказываеть намъ о томъ, что происходило на всемъ обширномъ пространствъ, по которому разлилось кръпостное право.

Это обширное царство было дъйствительно царствомъ всяческой лжи, насилія и страданія. Все было въ немъ грубо, безсмысленно, жестоко, все оскорбляло человъческое достоинство, начиная съ положенія барскихъ дътей, которое представляется крайне безотраднымъ. Въ "Пошехонской старинъ", гдъ многое имъетъ, несомнънно, автобіографическое значеніе, Салтыковъ изображаетъ подробности своего печальнаго дътства.



"Непрошеная гостья"— Өемида. Кар. 50 гг. на дореформенный судъ (паъ колл. А. И. Станкевича).

Помъщичьи нравы были вообще грубы; ихъ вліяніе губительно отзывалось на нравственности дътей. Какъ въ "Пошехонской старинъ", такъ и въ "Господахъ Головлевыхъ" сатирикъ чрезвычайно ярко рисуетъ грубыя семейныя отношенія, господствовавшія въ тогдашнихъ дворянскихъ гнъздахъ. Здъсь мы видимъ непрерывныя ссоры между родителями въ присутствіи дътей. Старшіе при дътяхъ вообще не воздерживаются отъ грубыхъ и непристойныхъ выраженій и поступковъ. Дътей раздъляютъ на "постылыхъ" и "любимчиковъ", оскорбляя и озлобляя первыхъ и развращая и тъхъ и другихъ. Несправедливыя, доходившія часто до безчеловъчной жестокости

отношенія къ крѣпостнымъ, въ основаніи которыхъ лежалъ исключительно грубый матеріальный расчетъ, съ раннихъ лѣтъ заражали дѣтскія души и калѣчили ихъ. Религія не спасала. "Религіозный элементъ,—говоритъ Салтыковъ,—былъ сведенъ къ простой обрядности. Ходили къ обѣднѣ аккуратно каждое воскресенье, а наканунѣ большихъ праздниковъ служили въ домѣ всенощныя и молебны съ водосвятіемъ, при чемъ строго слѣдили, чтобы дѣти усердно крестились и клали земные поклоны... Но во всемъ этомъ царствовала полная машинальность и не чувствовалось ничего, что напоминало бы возгласъ: "горѣ имѣемъ сердца". Колѣни пригибались, лбы стукались объ полъ, но сердца оставались нѣмы. Только въ Свѣтлый праздникъ домъ своей тишиной напоминалъ объ умиротвореніи и умиленіи сердецъ"... Вліяніе церкви было ничтожно, потому что "церковь, какъ и все остальное, была крѣпостная". Отношеніе къ священнику было "полупрезрительное". Онъ находился въ полной зависимости отъ воли помѣщика. "Захочетъ помѣщикъ— у попа будетъ хлѣбъ, не захочетъ—попъ безъ хлѣба насидится".

Глава IV "Пошехонской старины" изображаетъ день въ помъщичьей усадьбъ. Это долгій льтній день кръпостной страды. Онъ начинается пощечинами въ дъвичьей, чаще достающимися на долю подростковъ, которые только что пріучаются къ барскимъ работамъ и часто портятъ ихъ. Затъмъ слъдуетъ разговоръ съ поваромъ. Анна Павловна Затрапезная—очень расчетливая хозяйка: у нея на первомъ планъ экономія, отъ которой больше всъхъ страдаютъ дъти и слуги. Учитывается каждый кусокъ мяса, оставшійся отъ вчерашняго дня, каждая капля соуса, происходитъ длинный споръ съ поваромъ изъ-за лишняго яйца или куска сахару. Далъе барыня выслушиваетъ секретные доклады приближенныхъ (ключницы или горничной) о томъ, что происходить во дворъ тайно отъ господъ. Разсказываютъ, что Линка съ Прошкой связалась, что во ржи проявился бъглый солдатъ и т. п. Особенно настойчиво, по словамъ Салтыкова, выслъживали дворовыхъ дъвокъ. "У большинства помъщиковъ было принято за правило не допускать браковъ между дворовыми людьми. Говорилось прямо: "разъ вышла дъвка замужъ-она уже не слуга; ей впору дътей родить, а не господамъ служить"... Съ дъвки всегда спрашивалось больше, чемъ съ замужней женщины... быль прямой расчеть, чтобы дъвичье цъломудріе не нарушалось. Процедура выслъживанія была омерзительна до последней степени. Устраивали засады, подстерегали по ночамъ, рылись въ грязномъ бъльъ". Виновную насильно выдавали замужъ въ деревню преимущественно за бъднаго мужика или за вдовца съ большимъ семействомъ, или за мальчишку-гаденка (см. въ "Пошехон. стар." гл. ХХЦ, "Безсчастная Матренка"). Тутъ происходили потрясающія трагедіи, часто кончавшіяся самоубійствомъ несчастной дъвушки. Но "никто и не подозръвалъ, что это трагедія, -- говоритъ Салтыковъ, -- а разсуждали резонно, что съ эподлянками иначе поступать нельзя. И мы, дъти, были свидътелями этихъ трагедій и глядъли на нихъ не только безъ ужаса, но совершенно равнодушными глазами, и мы не прочь были думать, что съ "подлянками" иначе нельзя"... Далъе въ той же главъ Салтыковъ изображаетъ жестокую расправу съ пойманнымъ бъглымъ солдатомъ—забиваніе въ колодки и отправленіе въ городъ. Дъти наблюдаютъ и эту сцену равнодушными глазами. Но вотъ уже вечеръ. Дъти гуляютъ послъ вечерняго чая по селу въ сопровожденіи гувернантки. Они бесъдуютъ между собою. Старшій, слывшій въ семьъ Степкойбалбесомъ, указывая на одну хорошую избу, разсказываетъ, какъ вдругъ разбогатълъ хозяинъ ея, мужикъ, благодаря добытой откуда-то чудотворной



Бопъ - жанръ (кар. Неваховича).

иконъ, и какъ барыня Затрапезная отняла у него эту икону. Мужикъ сталъ тосковать, пить и разорился. Изба стоитъ пустая, а онъ съ семействомъ сзади въ хибаркъ живетъ. Сестра разсказчика, глядя на избу бывшей дворовой дъвушки, отданной насильно замужъ за мужика, разсказываетъ о своей встръчъ и разговоръ съ ней. На вопросъ: "хорошо ли ей за мужикомъ?" та отвъчаетъ: "Ничего, буду-таки за вашу маменьку Бога молить. По смерть ласки ея не забуду". Нътъ ни одной избы, которая не вызвала бы замъчанія: за всякой числится какая-нибудь исторія барскаго хищничества или простого озорства. Но дъти на сторонъ своей маменьки, Анны Павловны Затрапезной. Благодаря ея хозяйственной предпріимчивости, способности пріобрътать и

энергін, у нихъ теперь три тысячи душъ крестьянъ, вмѣсто прежнихъ отцовскихъ трехсотъ шестидесяти. Они одобряютъ мать, называютъ "молодцомъ" и часто разсуждаютъ о томъ, что кому достанется въ наслѣдство, чему вполнѣ сочувствуетъ и гувернантка.

Зараза дъйствовала сильно, постоянно, на каждомъ шагу. Спасались отъ нея немногія изъ дътей, благодаря какимъ-нибудь случайнымъ благотворнымъ вліяніямъ со стороны.

#### IV.

Духомъ кръпостничества была насыщена и вся казенная школа. Припоминая въ "Инсьмахъ къ тетенькъ" обучение въ школъ, Салтыковъ говоритъ: "Свъдънія доходили до насъ коротенькія, безсвязныя, почти безсмысленныя. Они не ассимилировались, а механически зазубривались... Ни о какомъ фондъ, могущемъ послужить отправнымъ пунктомъ для будущаго, и ръчи быть не могло... Это было не знаніе, а составная часть привилегіи, которая проводила въ жизни ръзкую черту; надъ чертою значились мы съ вами, люди досужіе, правящіе; подъ чертою стояло одно только слово: мужикъ. Вотъ, чтобы не очутиться на одномъ уровнъ съ мужикомъ, и нужно было знать, что Парижъ стоитъ на ръкъ Сенъ и что Калигула однажды вельлъ привести въ сенатъ своего коня. Мужикъ, въдь это что-то до того позорное, что достаточно одного сравненія съ нимъ, чтобы заставить правящаго младенца сгоръть со стыда. Что локти на столъ положилъ — точно мужикъ! что въ носу ковыряещь — точно мужикъ! смотри, какой кусокъ въ ротъ запихалъ-точно мужикъ!-такъ и гвоздили со всъхъ сторонъ... Холонъ высшей школы внушаль, что цъль знанія есть исполненіе начальственныхъ предписаній... Понятно, какое несмътное воинство шалопаевъ должно было оказаться въ результатъ этой изумительной воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невъжественность съ системой поощренія и премій за оную4. Отсюда ясно, что школа, какъ и вся система воспитанія, была тоже крѣпостная.

Многіе изъ этой рати опомнились, но ихъ раскаяніе было безрезультатно. И даже лучшіе изъ нихъ, вслъдствіе легкости научнаго багажа и закваски легкомыслія, "которую привела за собой безазбучно-взлельянная молодость", не могли вступить въ борьбу съ главнымъ зломъ, господствовавшимъ тогда всюду, проникавшимъ весь жизненный строй. Изъ ихъ устъ слышались лишь трогательныя жалобы на безсиліе. Безсодержательная эстетика, въ основъ которой лежала почти бользненная, но скоро преходящая чувствительность, не могла замънить собою дъйствительнаго труда и знанія и приводила часто неожиданно туда, гдъ быть совсъмъ не слъдовало. При повадливости и позывъ къ "шалостямъ", жизнь опомнившагося большинства раздваивалась: съ одной



М. Е. Салтыковъ (Щедринъ).

операти. У протово и свей дунов крестрана дов одобряють мать, и свей домеря и война достанется вы и в одобряють мать, и свей и война и одобряють мать, и свей и одобряють мать, и одобря

Варам (10) — го постоянно, на каждомъ налу Сооздров отъ нея пемного го со создражавимъ нибуль случайла со со вервае с вляниямъ со со

# 11.

ANOME THE SECOND OF THE SMILE RECEIPED HE IS NOT A SECOND OF рить: "Свядний доходили до изсь каре ез смысленияя. Оби не ассимилировались в везались со с дополня в инаго, и ръчи быть не могло . Это было не и си видетін, которая проводила кь жильн рада 😁 🕒 😘 зачиз мы съ вами. Людя досужо вереял в при не при мудакъ Вогь инбагая пинист и пред 1 Silver stable less Hispanic reports the paint three in the Kalendar stable section appropriate for country courses notice. Manager where on analysis. The devices the state of the same with the same of gotte analysis i respire to resum the same or come or ATRIANCE AND THE PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY AND THE PARTY personal party of the second state of the seco married reported approaches and lighter describe that the processing of the speciments. Moreover many membrane measures incomes have found condition by proceedings and physicisms committees alteration Checkenso constanted arriversummers to a second daughter a specific at perfect. Organia persi, que piedes talla a mu conserve protection a forte trate 1. 11 11 11 111.

то па объдо объдо





стороны, предъявляли свои требованія справедливость и стыдъ, съ другой—все еще чувствовался позывъ къ "шалостямъ" прошлаго, которыя были такъ въъдчивы, что извлечь ихъ и бросить было трудно, тъмъ болъе, что и окружающее общество смотръло на нихъ нестрого и называло "шалостями", а не преступленіями.

Такимъ образомъ воспитаніе, не имѣвшее въ виду ничего, кромѣ привилегій, недостатокъ настоящихъ знаній, вліяніе невѣжественнаго и развращеннаго общества исключали для огромнаго большинства молодыхъ образованныхъ людей всякую возможность служенія общему благу. Жалуясь на безсиліе, утѣшая себя "романтикой", оно мирно уживалось съ крѣпостнымъ правомъ и со всѣми безобразіями окружающей жизни; оно даже благодушествовало за счетъ перваго. Въ "Письмахъ къ тетенькъ" Салтыковъ, обращаясь къ ней (т.-е. къ обществу), мучительно вспоминаетъ время крѣпостного права. "Мы съ вами, молодые, здоровые и довольные, ходили рука въ руку по аллеямъ парка,—говоритъ онъ,—и трепетно прислушивались къ щелканью соловья...

Слышишь въ рощъ зазвучали Пъсни соловья; Звуки ихъ, полны печали, Молятъ за меня...

"Такъ пъли и вздыхали мы съ вами, отнюдь не подозръвая, что окру жающій насъ міръ есть міръ куроцановъ. Были тогда куроцаны осъдлые, которые жили въ своихъ гнъздахъ и куроцапствовали въ границахъ, указанныхъ планами генеральнаго межеванія, и были куроцапы кочующіе, облеченные довъріемъ, которые разъъзжали по дорогамъ и наблюдали, чтобы основы осъдлаго куроцапства пребывали незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсъмъ не о томъ намъ пълъ соловей. Мы стояли какъ очарованные и все слушали, пока, наконецъ, потеревъ ручкой то мѣсто, гдъ у куколокъ полагается желудочекъ, вы не произнесли: "а не пойти ли на скотную къ Анфисъ сливокъ покушать?" И мы уходили... Но какъ хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, наполненную палевой массой, она восклицала: "кормильцы вы наши!" А оттуда въ оранжерею: персики, сливы, вишни-всего вдоволь, и опять старый садовникъ Архинъ (ахъ, какъ онъ былъ хорошъ!): "кормильцы вы наши!" Но вотъ, наконецъ, и объдъ. "Сонечка, не лучше ли супцу тебъ покушать? У тебя, кажется, животикъ бо-литъ?" — "Ахъ, нътъ, maman, я — ботвиньи!.." И все это счастье, всю эту сытость, миръ и благоволеніе охраняли и обезпечивали намъ облеченные довъріемъ куроцапы, зорко слъдившіе за тъмъ, чтобы Анфисушка называла насъ именно кормильцами, а не идолами"... (Письмо 5-е). Въ послъднемъ письмъ Салтыковъ снова, терзаясь душевно, уносится воображениемъ въ то же далекое прошлое: "Цълое организованное неистовство прошло передъ

нами, цълая туча мрака, безъ просвъта, безъ надеждъ. А мы прогуливались подъ сънью тънистыхъ древесъ, говорили о возвышающихъ душу обманахъ и внимали пънью соловья. Какъ назвать насъ за это?.. "Мы были молоды", скажете вы; но въдь это-то именно и страшно. Въ молодости человъкъ болъе чутокъ къ страданіямъ ближняго, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстръе усвоиваетъ внъшнія впечатльнія. А насъ точно заколодило. Земля подъ нами разрывалась отъ стоновъ, а мы ходили, какъ по паркету; хлъбъ, который мы ъли, вопіялъ, а мы ъли да похваливали... Право, что-то проклятое было въ этой молодости... Самые лучшіе изъ насъ ограничивались тъмъ, что умывали руки или роптали другъ другу на ухо; средніе старались избъгать "зрълищъ", чтобы не свидътельствовать объ нихъ; заурядные не только не роптали и не избъгали, но прямо, съ виртуозностью и злорадствомъ, окунались въ самый омутъ неистовствъ"...

## V.

Написанная живо и классически просто, "Пошехонская старина" представляетъ цълый рядъ разнообразныхъ картинъ дореформенной дворянской жизни. Авторъ рисуетъ захолустную русскую провинцію, гдъ рядомъ со сплошнымъ мучительствомъ идетъ по зимамъ пошехонское раздолье. Затъмъ переноситъ читателя въ уъздный городъ, гдъ устраивается грандіозный танцовальный вечеръ и folle journée у предводителя дворянства, и, наконецъ, въ старую дворянскую Москву съ ея театрами, балами, вечерами, визитами, куда съъзжалось тогдашнее дворянство на зиму съ разныхъ сторонъ. "Игроки находили тамъ клубы, кутилы дневали и ночевали въ трактирахъ и у цыганъ, богомольные люди радовались обилію церквей; наконецъ, дворянскія дочери сыскивали себъ жениховъ".

Раздолье начиналось, когда сельско-хозяйственныя работы приходили къ концу и наступала зима. Помѣщики цѣлыми семьями переѣзжали отъ сосѣдей къ сосѣдямъ, гостя по нѣскольку дней. Пили, ѣли безпрерывно, плясали до-упаду; люди постарше играли въ карты, а молодежь—въ фанты, жмурки и въ "сижу-посижу". Послѣдняя игра довольно характерна для тогдашней молодежи. Участвующіе разсаживались по стульямъ, а играющій съ завязанными глазами, садясь по очереди каждому на колѣни, долженъ былъ угадывать, у кого онъ сидитъ. "Эту игру,—говоритъ сатирикъ,—особенно любили барышни-невѣсты (а иногда и молодыя женщины замужнія), которыя подолгу засиживались на колѣняхъ у кавалеровъ. При этомъ нерѣдко ктонибудь изъ дѣтей цинично восклицалъ: "Что, словно налимъ о плотину, трешься! Небось, отлично знаешь, у кого на колѣнкахъ сидишь!" Иногда игры и танцы прерывались. Барышня или офицеръ садились за клавикорды

и пъли романсы: "Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою", или "Не шей ты мнъ, матушка", или "Черную шаль" и т. п. "Пъли до крайности вычурно: глотали и коверкали слова, картавили, закатывали глаза и вообще старались дать понять, что, въ случаъ чего, недостатка по части страстности опасаться нъть основанія". "За пъніемъ слъдовали танцы солистокъ. У всякой барышни есть какой-нибудь танецъ, въ которомъ она спеціально отличается"... Дочки показывали товаръ лицомъ, маменьки хлопали въ ладоши и поздравляли другъ друга съ успъхомъ.



"Помилуй, Ваня, какъ же это ты безъ перчатокъ; это совсемъ не ком-иль-фо". (Кар. Неваховича).

Говоря о помъщичьихъ нравахъ, Салтыковъ замъчаетъ: "Крайне возмутительнымъ фактомъ являлась гаремная жизнь и вообще неопрятные взгляды на взаимныя отношенія половъ. Язва эта была достаточно таки распространена и неръдко служила поводомъ для трагическихъ развязокъ". Помъщикъ Савельцевъ, старый уже человъкъ, содержалъ у себя цълый гаремъ. Главную роль въ немъ играла дебелая, кровь съ молокомъ, экономка Улита, мужняя жена, которую старикъ оттягалъ у собственнаго мужика. Другой помъщикъ Петръ Антоновичъ Грибковъ, котораго не даромъ звали Псомъ Антоновичемъ, имълъ также цълый гаремъ. Это былъ, по словамъ Салтыкова, въ

полномъ смыслъ слова, извергъ, и подробности его гаремной жизни были настолько возмутительны, что даже никто изъ сосъдей не водилъ съ нимъ знакомства. Весьма характерно для тогдашней администраціи и суда, что Грибковъ безчинствовалъ безнаказанно до тъхъ поръ, пока съ нимъ не расправились сами крестьяне, предавъ его лютой казни. Нъсколько разъ онъ быль судимъ: его высылали, на имъніе налагали опеку, а онъ продолжалъ спокойно жить въ своемъ помъстьъ и тиранствовать попрежнему, потому что и опекуны и предводитель дворянства ему мирволили. Легкость, съ которою удовлетворялось сластолюбіе помъщика, имъвшаго возможность, не справляясь съ существующимъ закономъ, взять во дворъ любую изъ крестьянокъ, и поблажка мъстныхъ властей, всегда отстаивавшихъ во что бы то ни стало своего брата дворянина, много способствовали распространенію этого зла. Гаремы, конечно, были не у всъхъ. Но почти у каждаго холостого или вдовца помъщика (а иногда и у женатаго) была своя "сударка", или "краля". Поропрій Владимировичъ Головлевъ (знаменитый Іудушка въ "Господахъ Головлевыхъ") въ молодости имълъ связь съ дворовой дъвушкой, овдовъвъ, завелъ новую "кралю", къ которой относился самымъ возмутительнымъ образомъ. Но этого мало. Съ усердіемъ помолившись однажды передъ иконой, этотъ святоша пытался соблазнить молоденькую дъвушку, свою родную илемянницу.

Въ "Господахъ Головлевыхъ" Салтыковъ изображаетъ три поколънія одного и того же дворянскаго рода, живущихъ исключительно въ атмосферъ "накопленія", насыщенной "кровопивствомъ", тяжкими "увъчьями" и "умертвіями". Наслъдственные психическіе недостатки во второмъ и третьемъ покольній головлевской семьи, не встрычая въ воспитаній и окружающихъ условіяхъ препятствій, развиваются на полномъ просторъ, и гибель цълаго рода, безъ остатка, представляеть неизбъжный трагическій конецъ такой жизни. Самый процессъ "накопленія", въ который уходять вся энергія, всъ силы главныхъ дъйствующихъ лицъ головлевской семьи, совершается жестоко и безсмысленно, безъ всякаго раздумья о томъ, кто и какъ воспользуется накопленнымъ. Не глупая отъ природы, всецъло отдавшаяся этому процессу, старуха Головлева, размышляя о будущемъ семьи и предугадывая ея печальный конецъ, трагически восклицаетъ: "И для кого я всю эту прорву коплю..." И самъ Іудушка, главный, хотя и безсознательный виновникъ происходящихъ вокругъ него "умертвій", когда пробудилась въ немъ "одичалая совъсть", задаетъ себъ тотъ же мучительный вопросъ зачъмъ онъ лгалъ, нустословиль, притъсняль, сконидомствоваль?.. Кто воспользуется результатами этой жизни?..

Іудушка—чисто русскій, національно-бытовой, широкій типъ, созданный могучимъ художественнымъ талантомъ и выдающимся умомъ, глубоко изучившимъ русскую жизнь. Онъ сложился подъ вліяніемъ всей совокупности

условій, дъйствовавшихъ въка въ русской жизни и частью дожившихъ до нашихъ дней. Отъ Іудушки отдаетъ еще допетровской Русью: на немъ отражаются вліянія во-плоти понятой религіи, церковнаго формализма и домостроевскаго склада понятій. Опъ—жертва невъжества, неразлучныхъ съ нимъ предразсудковъ и барской праздности, обусловленной рабовладъніемъ. Весь опутанный старинными изреченіями, безъ всякаго нравственнаго мърила, безъ всякихъ вообще основъ, онъ лжетъ и пустословитъ всю жизнь, спокойно кровопійствуя, нанося тягчайшія "увъчья" самымъ близкимъ людямъ. Правда осіяла его совъсть слишкомъ поздно, когда изъ головлевскаго гнъзда осталась лишь одна племянница, явившаяся для того лишь, чтобы сложить



На улиць въ день Свътлаго Христова Праздника (карик. 50 гг.).

въ Головлевъ свою несчастную голову, надругаться надъ главнымъ виновникомъ всъхъ несчастій и доконать его.

Коснъя въ невъжествъ и предразсудкахъ, помъщики и хозяйство свое вели самымъ рутиннымъ способомъ. "Однажды заведенные порядки, — говоритъ Салтыковъ, — служили закономъ, а представление о безконечной растяжимости мужицкаго труда лежало въ основании всъхъ расчетовъ". Отсутствие знания, терпъния, привычки къ труду привело къ весьма печальнымъ результатамъ. При освобождении крестьянъ, помъщики, возмиивъ себя знатоками въ сельскомъ хозяйствъ, растратили выкупныя ссуды на покупку сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій, за которыя не умъли взяться, и, въ концъ-

концовъ, бѣжали изъ своихъ помѣстій, предоставивъ ихъ эксплоатацію Деруновымъ, Разуваевымъ и Колупаевымъ. Такимъ образомъ, слабость и неподготовленность привилегированнаго сословія обнаружились тотчасъ послѣ эмансипаціи.

Мы не остановимся болъе на изображеніи дворянской жизни и помъщичьихъ типовъ, ярко и правдиво нарисованныхъ въ "Пошехонской старинъ" и другихъ произведеніяхъ Салтыкова, которыми онъ, по мъткому и справедливому выраженію В. П. Кранихфельда 1), поставилъ "памятникъ россійскому дворянству", и перейдемъ къ изображенію жизни и типовъ кръпостныхъ людей.

#### VI.

Крестьянамъ при кръпостномъ правъ, по словамъ Салтыкова, жилось легче, чемъ дворовымъ людямъ. Не говоря уже объ оброчныхъ, даже барщинные и тъ "не до конца претерпъвали". Ихъ жизнь проходила не на глазахъ помъщика: они имъли свое хозяйство и свои избы, въ которыхъ могли укрыться отъ барскаго глаза и уберечься отъ случайности, хотя и тутъ бывали неръдкія исключенія. Встръчались помъщики, томившіе крестьянъ на барской работъ всъ шесть недъльныхъ дней, оставляя для работы на себя лишь праздничные дни, хотя законъ и запрещалъ такую баршину. Но законъ, какъ говорили крфпостные, господа отвоевали въ свою пользу. Въ большинствъ случаевъ такая барщина существовала у мелкопомъстныхъ дворянъ. Салтыковъ зналъ такого помъщика, у котораго крестьяне жали свой хлъбъ и косили траву лишь урывками по ночамъ, а днемъ дъти и подростки вязали сноны и сушили съно. Даже приготовление пищи крестьянамъ разръшалось у него въ страдное время только разъ на целую неделю, въ воскресенье. И никто не называль его мучителемъ, а всъ указывали на него, какъ на образцоваго хозяина.

Оброчнымъ крестьянамъ жилось лучше, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда въ управители попадалъ излюбленный барскій лакей, выслужившійся часто при помощи разныхъ зазорныхъ услугъ. По одному капризу такому управителю ничего не стоило въ самое короткое время разорить зажиточнаго крестьянина, "а ради удовлетворенія минутныхъ вспышекъ любострастія, отнять у мужа жену или обезчестить крестьянскую дѣвушку. Жестоки они были неимовърно, но такъ какъ въ то же время строго блюли барскій интересъ, то никакія жалобы на нихъ не принимались. Много горя приняли отъ нихъ крестьяне, но зато и глубоко ненавидъли ихъ, такъ что зачастую приходилось слышать, что тамъ-то или тамъ-то укокошили управителя.. При

<sup>1)</sup> См. статью: «Памятникъ россійскому дворянству» Вл. Кранихфельда. «Міръ Божій», 1906 г., кн. 10 и 11.

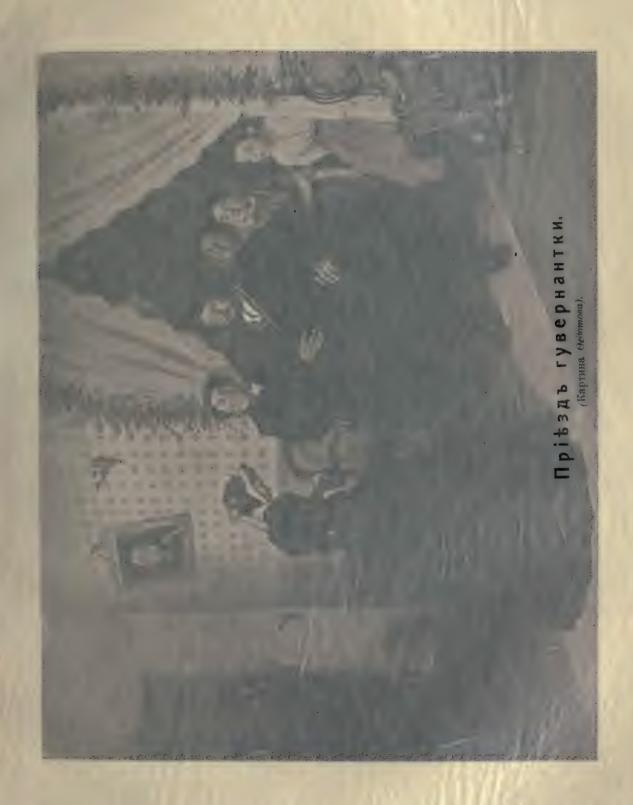

донцовь, блучи в то не недетій, арті новымь блучи в не деруновымь блучи в не невымъ. Таке в дере постори ротова прости претита не не не не не не не не постори постори.

Мы не с этого з - бе на изображение творяю по чарова и другихъ проста ценісух Слатыкова, которы ще онъ, не ставому и справед нивому выраж по В. И. Кранихфельца и по почты пакатникъ россійскому дворянству и почень къ изображение жилия и таковъ крвностныхъ людей.

## VI.

Брез 💂 в при краностномъ правъ, по словамъ Салтыкова, жиле 🥃 деги чель оброзьив людямь. Не говоря уже объ оброчныхъ, даже барщинные и ть претеривали". Ихъ жизнь проходила не на глазах в помляжка: они имкли ское хозяйство и скои избы, въ которых в могли укры 💏 отъ барскаго глада и уберечься отъ случайности, хотя и туть бывали нередова исключения. Встрачались помащики, томилине врестьямъ на барской работь всв шесть недвльных дней, оставляя для работы на стоя лишь праздёнчиме дви, хотя засонь и запрецать такую озысоних the законъ, к игъ 📆 🚔 или гренос нье тоспода отвоежени въ скою вольм. Въболь Withouth the market and the part of the property of the property of the party of th CARLLEGEL LA CHERT SPECKERING V REPORTE SPECTAGES RAIN FROM RATE IN meritan spaces with appropriate on Portors, a Jerus Pire of major tell conduction SCHOOL & CHANGE PLANS, LANS SUPPRINCESSOR AND SUPPLIES AND SUPPLIES. y beyond to arged time appear to their paint the against months. И неко во праков оте итредительности и постави И Continue Samilaria

когда въ управители поиззалъ иднов вагрију такому управителю при помощи разныхъ даворных вагрију такому управителю присто не стоило въ самов веньинскъ любострастія, отнять у мужа жену или обезу стить врезъяльскую дъвушку. Жестови они были веньинскъ любострастія, отнять у мужа жену или обезу стить врезъяльскую дъвушку. Жестови они были веньинскъ побезу стить врезъяльскую дъвушку. Жестови они были веньинскъ побезу стить врезъяльскую дъвушку. Местови они были веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ въ то же время строго блюли барскій вучересь вы веньинскъ по не вакъ во по не вакъ во по на вакъ во по не вакъ во по

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. статьк за селоне за пескому дворянству в Вл. Краних фельда. «Міръ Божів», 1906 г., кн. 10 и в г.





такихъ извъстіяхъ вся помъщичья среда обыкновенно затихала, но спустя короткое время забывала о случившемся и вновь съ легкимъ сердцемъ принималась за старые подвиги $^{\alpha}$ .

Что же касается дворовыхъ, они находились въ большинствъ случаевъ въ положеніи, болье тяжеломъ, чьмъ крестьяне. Они жили въ господскомъ домь или въ такъ называемой "людской"; за ними постоянно наблюдалъ барскій глазъ. Услуги ихъ, не требовавшія большой затраты умственныхъ и физическихъ силъ, цьнились низко: ихъ называли "дармоъдами", "лежебо ками", "хльбогадами". Они лишены были всякой самостоятельности. У расчетливыхъ, хотя и богатыхъ помъщицъ, какъ Затрапезная, находили болъе выгоднымъ кормить всъхъ дворовыхъ за общимъ столомъ, въ "застольной" чъмъ выдавать мъсячное содержаніе ("мъсячину") на руки каждому отдъльчьмъ выдавать мъсячное содержаніе ("мъсячину") на руки каждому отдъльно, и такимъ образомъ лишали ихъ возможности вести свое маленькое хозяйство. Въ "застольной" кормили скудно и не всегда давали доброкачественную пищу. Вообще съ дворовыми не церемонились. Во всякой усадьбъ ихъ было много: сгинетъ одинъ "лежебокъ" — его легко замънить другимъ. Болье дорожили обученными въ Москвъ мастерами и мастерицами ("дай ему илюху, а онъ тебъ цълую штуку матеріи испортитъ"), но и то больше на словахъ, чъмъ на дълъ: порядки были установлены для всъхъ одни и тъ же. Но хуже всъхъ жилось женской прислугъ. Такъ называемая "дъвичья", по словамъ Салтыкова, положительно могла назваться убъжищемъ скорби. По всему дому раздавались оттуда крикъ и гамъ, и неслись звуки, свидътельствовавшіе о расходившейся барской рукъ. Сънныя дъвушки работали, не покладая рукъ по цълымъ днямъ; ночью спали въ душныхъ, вонючихъ по-мъщеніяхъ. "Кажется, и домъ былъ просторный, — говоритъ Салтыковъ, — и мъста для всъхъ вдоволь, но такъ въ этомъ домъ все жестоко сложилось, что на каждомъ шагу говорило о какой-то преднамъренной системъ изнуренія". Были, конечно, помъстья, въ которыхъ дворовые люди содержались лучше и относились къ нимъ мягче. Салтыковъ приводитъ и такіе примъры но они встръчались ръдко. Кръпостной режимъ усадьбы Затрапезныхъ представлялъ собою типичное явленіе дореформенной помъщичьей жизни. И сама Анна Павловна Затрапезная не была, по мнѣнію окружающихъ, тиранкой, мучительницей, а слыла просто хорошей хозяйкой и умницей. Никому не представлялись жестокими ея отношенія къ дворовымъ, несмотря на такія распоряженія, какъ переводъ съ "мѣсячины" въ "застольную" и запрещеніе вступать въ бракъ. Это послъднее, по выраженію Салтыкова, "низвело дворовыхъ на степень въчно вождельющихъ звърей". Въ "Мелочахъ жизни" (см. "Введеніе") онъ разсказываетъ, какъ "людей

Въ "Мелочахъ жизни" (см. "Введеніе") онъ разсказываетъ, какъ "людей продавали, дарили и цъльми деревнями и поодиночкъ; отдавали въ услуженіе друзьямъ и знакомымъ; законтрактовывали партіями на фабрики, заводы, въ судовую работу (бурлачество); торговали рекрутскими квитанціями и проч.".

Людей, обученныхъ какому - нибудь мастерству (поваровъ, портныхъ, кучеровъ и т. п.) и искусныхъ въ немъ, продавали по очень высокой цънъ, и притомъ, несмотря на запрещеніе закономъ, поодиночкъ. А на "дъвокъ" цъна стояла низкая. Салтыковъ приводитъ живую сцену продажи дъвушки сосъду-помъщику "на выводъ", для отдачи замужъ въ чужую деревню. Помъщица-кулакъ дорожится; при этомъ она какъ будто жалъетъ дъвушку, которой придется итти за вдовца съ кучей дътей. "За шестьдесятъ рублей (на ассигнаціи) я дъвку несчастной должна сдълать!" восклицаетъ она. Но когда сосъдъ накидываетъ иять рублей, она соглашается. "На другой день дъвкъ объявляли черезъ старосту, что она невъста вдовца и должна навсегда покинуть родной домъ и родную деревню. Поднимался вой, плачъ, но задатокъ былъ уже взятъ—не отдавать же назадъ".

Рекрутчина представляла для помѣщиковъ болѣе серьезную статью дохода. Не дозволяя торговать рекрутами, законъ, однако, разрѣшалъ продавать рекрутскія квитанціи. Это несчастіе падало также чаще всего на дворовыхъ людей,—среди пихъ всегда было достаточно такихъ, которыми не дорожили или были недовольны. Ихъ можно было отдавать не въ очередь въ солдаты и получать зачетныя за нихъ квитанціи, которыя выгодно продавались. Зажиточные крестьяне, спасая свою семью отъ рекрутчины, покупали эти квитанціи. Большая часть ихъ расходилась между своими, а лишнія продавались на сторону.

"Передъ отводомъ людей въ рекрутское присутствіе сохранялась глубокая тайна относительно назначенныхъ въ рекруты. Послѣднихъ даже приголубливали, выказывали имъ удовольствіе (Ванька! Да никакъ ты ужъ и инть пересталъ! Молодецъ, братъ!). Но нѣкоторые чутьемъ угадывали ожидающую ихъ участь и скрывались, несмотря на строгій надзоръ. Большинство не уходило дальше своего лѣса и скиталось тамъ, несмотря на зимній холодъ, все время, пока длилась процедура отвоза. Тѣмъ, которыхъ застигали врасилохъ пли излавливали, набивали на ноги колодки, надѣвали желѣзные поручни или приковывали къ стулу (такъ называлось толстое бревно, сквозь которое продѣта была желѣзная цѣпь, оканчивавшаяся желѣзнымъ ошейникомъ)"...

Къ концу царствованія Николая I, по свидътельству В. И. Семевскаго, количество дворовыхъ людей значительно увеличилось. Помъщики нашли выгоднымъ превращать крестьянъ въ дворовыхъ. Салтыковъ вспоминаетъ помъщика Клубкова, обладавшаго прозорливымъ умомъ и предпочитавшаго "дѣло", т.-е. матеріальную выгоду, "мечтаніямъ", подъ которыми разумѣлъ все, что мѣшаетъ наживъ. "Онъ еще задолго до эмансипаціп устроплъ у себя при усадьбъ "фаланстеръ", въ который и заточилъ всѣхъ крестьянъ (80 душъ) и вслѣдъ за тѣмъ записалъ ихъ въ ревизію подъ наименованіемъ дворовыхъ. Выдумка была выгодная и удалась вполнѣ. Во-первыхъ, и крестьянскія избы

и крестьянскіе животы—все пошло въ пользу Клубкова; а во-вторыхъ, вся рабочая сила имѣнія была у него теперь подъ рукой, и урвать хоть минуту изъ принадлежащаго помѣщику времени не стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ крестьяне клубковскіе получили наименованіе "каторжныхъ", но самого Клубкова большинство сосѣднихъ помѣщиковъ звало "умницей" и "дѣлягой", и только очень немногіе называли "злодѣемъ" ("Пошехонскіе разсказы". V. "Пошехонское дѣло"). Зпакомый уже намъ помѣщикъ Савельцевъ поступилъ точно также: воспользовавшись одной изъ народныхъ переписей,



Сладкая дремота (Трутовскаго).

онъ всъхъ крестьянъ превратилъ въ дворовыхъ людей. Избы, скотъ, земля ихъ остались въ его пользу. Для новообращенныхъ онъ выстроилъ въ своей усадьбъ большую просторную казарму. Крестьяне жаловались, сопротивлялись, но были усмирены полицейскими мърами. Сосъди "не то пронически, не то съ завистью" называли его молодцомъ. И никто изъ нихъ, конечно, не оказалъ крестьянамъ никакой помощи. Этотъ способъ экспропріаціп крестьянскаго имущества былъ довольно-таки распространенъ, что показываетъ увеличеніе числа дворовыхъ людей по 10 ревизіи, происходившей уже въ царствованіе Александра II. Ръшивъ освободить крестьянъ съ землею, прави-

тельство, опасаясь обезземеленія ихъ съ номощью перевода въ дворовые, издало въ 1858 г. указъ, воспрещавшій помѣщикамъ такой переводъ послѣ подачи ревизскихъ сказокъ.

#### VI.

Для портретной галлереи рабовъ Салтыковъ беретъ матеріалъ почти исключительно въ близко знакомой ему средъ дворовыхъ людей: крестьянскій быть онь зналь "поверхностно". Изь девяти главь "Пошехонской старины", въ которыхъ мы находимъ изображение кръпостныхъ типовъ, только въ одной мы встръчаемся съ крестьяниномъ—старостой Оедотомъ (гл. XXV) "Смерть Оедота"), върнымъ и честнымъ барскимъ слугою, представляющимъ собою какъ бы переходъ отъ мужика къ дворовому. Это былъ единственный человъкъ во всей вотчинъ, къ которому сама властная барыня, Анна Павловна, была душевно расположена; она подолгу бесъдовала съ нимъ и слушала его совъты. Соблюдая барскій интересъ, онъ и за крестьянъ умъль заступиться и послъдніе любили его. Его усердіе было безмърно. Это былъ преданный рабъ, служившій не только за страхъ, но и за совъсть. Даже передъ смертью, "окутанный облакомъ агоніи", онъ безпокоплся о томъ, что пріостановилась баршинная работа. Но психологія беззав'тно преданнаго крупостного слуги давно намъ знакома. Разновидности этого типа изображались самыми крупными художниками нашего слова. Болъе интересенъ у Салтыкова типъ искателя смысла жизни и правды Божіей. Здъсь мы видимъ, какъ работала мысль раба и какъ реагировала она на прочно установившіеся кръпостные порядки.

Хотя смиреніе было широко распространенной чертой въ кръпостной массъ, отличавшейся косностью мысли, однако неръдко встръчались въ ней и протестанты. Среди дворовыхъ изъ мужской прислуги могли постоять за себя такіе люди, которые наиболье были необходимы въ домашнемъ хозяйствъ и хорошо знали себъ цъну. Они-то и грубили, говоритъ авторъ. Но кромъ этой грубой, иногда нельно-шутовской формы протеста, какъ у Ваньки-Каина, существовала и была широко распространена другая — болъе мягкая, тонкая, мирная, которая больно уязвляла господскую совъсть и часто обезоруживала расходившуюся барскую руку, нъсколько умъряя такимъ образомъ помъщичій произволъ. Съ такого рода протестомъ знакомятъ насъ разсказы объ Аннушкъ и Сатиръ-Скитальцъ ("Пошехонская старина", гл. XVII и XXIII). Это-люди, твердо убъжденные въ наступленіи момента, когда осіяеть ихъ правда вмъстъ съ другими униженными и оскорбленными, — люди горячей въры въ побъду добра надъ зломъ и торжество перваго въ будущей жизни. По мнънію Аннушки, рабство есть временное испытаніе, предоставленное лишь избраннымъ, которыхъ ожидаетъ за это въ томъ мірѣ великая награда. "Христосъ-то для черняди съ небеси сходилъ, — говорила она, — чтобы черный народъ спасти, и для того благословилъ его рабствомъ. Сказалъ: рабы, господамъ повинуйтеся, и за это сподобитесь вънцовъ небесныхъ"... Ученіе это (Аннушка любила поучать дворовыхъ), разумъется, не нравилось господамъ: они понимали, что для нихъ предназначались вънцы другого рода, и возмущались "хамскими умствованіями", однако все-таки мотали себъ на усъ. Особенно подозрительно относились помъщики къ такъ называемымъ "тихонямъ", у которыхъ, что съ ними ни дълай, чъмъ ни грози, — одинъ отвътъ: "вся воля ваша". "Кто знаетъ,

что у нихъ на умъ?"

Сатиръ-Скиталецъ съ юности рѣзко выдѣлялся изъ массы дворовыхъ своимъ мягкимъ характеромъ, набожностью и особымъ образомъ жизни. Онъ трижды находился въ бъгахъ и приносилъ, по возвращеніи, значительныя суммы денегъ, собранныя имъ на церковь. "Глубокая задумчивость охватывала все его существо, -- говорить авторъ, -- сердце рвалось и тосковало, хотя онъ и самъ не могъ опредъленно объяснить, куда и о чемъ". Молитва, постъ и страсть къ скитальчеству отличали его отъ окружающихъ. Въ бесъдахъ съ Аннушкой, которая, по сочувствію, ухаживала за нимъ во время его бользни, онъ объяснялъ происхождение рабства по-своему: по его мнънію, прежде



Балъ. (Рис. Степанова. "Иллюстр. Альманахъ", изд. Панаева и Некрасова 1848 г.).

вст вольные были, а потомъ продали свою волю за деньги. За этотъ-то великій гртхъ и будутъ судить на томъ свтть. "Кругомъ насъ неволя окружала, клещами сжала. Райскія двери передъ нами навъки закрыла", говоритъ онъ съ страстнымъ волненіемъ. Завътнымъ его желаніемъ было поступить, хоть передъ смертью, въ монастырь, чтобы въ ангельскомъ чинъ на вышній судъ явиться. Но это желаніе исполнилось лишь въ сновидъніи: умирая онъ видълъ, будто стоитъ окутанный свътлымъ облакомъ и слышитъ голосъ, называющій его инокомъ Серапіономъ.

Въ "Пошехонскихъ разсказахъ" есть у Салтыкова еще искатель правды изъ народа, Андрей Курзановъ, развивавшійся при нъсколько болъе благопріятныхъ условіяхъ. (См. разск. IV "Пошехонскіе реформаторы"). Онъ быль сыномъ крѣпостного живописца, отпущеннаго бариномъ на волю. Окруженный съ дътства иконами и церковными книгами, Андрей естественно пристрастился къ божественному. Но мысль этого набожнаго и даровитаго юпоши всецъло сосредоточилась на земныхъ человъческихъ злоключеніяхъ и не искала небесныхъ вънцовъ. Андрей мучительно думалъ о томъ, какъ устроить земную жизнь такъ, чтобы всъмъ было хорошо, какъ жить здъсь, на земль, по-божески. Любилъ онъ объ этомъ и поговорить съ къмъ-нибудь по душъ. Когда его спрашивали, что значитъ жить по-божески, онъ отвъчалъ просто: "А вотъ что: тебъ кусокъ и ему кусокъ, и всъмъ прочимъ по куску". Говорилъ онъ также о томъ, что надо душу полагать за ближняго, поясняя это положение примърами изъ дъйствительной жизни. Мысль его забъгала иногда далеко впередъ: въ 40 годахъ онъ уже предвидълъ необходимость гласнаго суда, земства и свободы печати. Разсуждая такимъ образомъ, Андрей Курзановъ, будучи дътски наивнымъ человъкомъ, и не предполагалъ, что въ его словахъ есть что-нибудь опасное для современнаго государства, колеблющее его "основы", тъмъ болъе, что онъ никого не нудилъ жить по его указаніямъ и не шель противъ дъйствующаго закона. Можешь жить по-божескиживи, а не можешь-живи по закону. Курзановъ полагалъ, что онъ просто говоритъ справедливыя слова, которыя никому вреда нанести не могутъ. Однако, съ наступленіемъ эпохи просвъщенія, разсказываетъ сатирикъ, справедливыя слова вскоръ были изъяты изъ общаго употребленія. Газета "Уединенный Пошехонецъ", получавшая внушенія чуть не изъ самаго городническаго правленія, въ своей передовиць разъяснила, что "слова этой категорін не только у насъ, въ Пошехоньъ, но и въ прочихъ образованныхъ странахъ міра находились и находятся въ въдъніи подлежащихъ въдомствъ и особо препоставленныхъ на сей предметь учрежденій". Мъстное пошехонское начальство пыталось образумить Курзанова, но тщетно. Его били, сажали въ кутузку, онъ все-таки не унимался. Дъло кончилось — обычнымъ въ такихъ случаяхъ-"фюить".

Въ слъдующихъ главахъ "Пошехонской старины", представляющихъ продолженіе портретной галлереи домочадцевъ, передъ нами проходитъ цълый рядъ несчастныхъ жертвъ кръпостныхъ порядковъ. Мы ясно видимъ, какъ жестокая кръпостная неволя кальчитъ и часто приводитъ къ трагической развязкъ людей, повинныхъ развъ только въ томъ, что появились на свътъ въ такое жестокое время, когда царилъ помъщичій произволъ, и въ такомъ сословіи, которое лишено было всякихъ правъ. Вслъдствіе невозможно тяжелыхъ условій жизни, окруженные безпросвътной тьмой, они либо становятся безпутными, теряя человъческій образъ, впадаютъ въ преступленіе, какъ Ванька-

Каннъ, Сережка, и гибнутъ подъ красной шапкой, либо страдаютъ безъ випы виноватые отъ безсердечія и безчеловѣчныхъ отношеній къ нимъ окружающихъ, какъ Мавруша и Матренка, и, не находя ниоткуда ни защиты ни поддержки, кончаютъ жизнь самоубійствомъ. И все это происходитъ въ помѣстьѣ, которымъ управляетъ помѣщица вовсе не злоправная, по испорченная пеограниченностью и безконтрольностью помѣщичьей власти. Изъ всѣхъ изображенныхъ въ картинной галлереѣ крѣпостныхъ только отупѣлый лакей Кононъ да вѣрный слуга, староста Федотъ, болѣе или менѣе тихо и спокойно доживаютъ до конца своей жизни. Даже усердная и покорная раба Аннушка, безпрекословно творившая волю господъ, и та вытерпѣла не мало гоненій,

преслѣдованій и издѣвательствъ, а разъ ее даже ностегали. Чѣмъ выше въ нравственномъ отношеніи стоялъ человѣкъ надъ окружающей средой, тѣмъ глубже впивались въ его душу "вериги рабства". Одна лишь смерть избавляла его отъ жестокихъ душевныхъ терзаній.

Авторъ въ самомъ началѣ своего повѣствованія ставитъ вопросъ, какъ могли жить люди въ этомъ "омутѣ унизительнаго безправія" и какъ могло итги рядомъ съ "этимъ сплошнымъ мучительствомъ... пошехонское раздолье "?



Последній взяточникъ, посаженный въ банку, чтобы память о немъ сохранилась въ отдаленномъ потомстве. ("Развлеченіе", 1859 г.).

Краснорѣчивымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ живое, яркое пзображеніе, съ одной стороны, низкаго умственнаго и нравственнаго уровпя помѣщичьей среды, съ другой—изображеніе такихъ крѣпостныхъ людей, какъ Кононъ, типичный представитель отупѣлой, косной дворовой массы. Кононъ вполнѣ олицетворялъ міросозерцаніе этой массы. Онъ мирился со всякимъ положеніемъ: его обучали сначала портновскому мастерству, потомъ сдѣлали лакеемъ; пошлите его пасти стадо—онъ и пастухомъ будетъ. "Факты,—говоритъ Салтыковъ,—представляются его уму безповоротными, и причина появленія ихъ въ той или другой формѣ, съ тѣмъ или инымъ содержаніемъ, никогда не пробуждала его любознательности. Какое-то гнетущее равнодушіе было написано на его лицѣ... Точно это было не лицо, а застывшая маска. Глядитъ, мор-

гаетъ, носомъ шевелитъ, волосами встряхиваетъ, а какой внутренній процессъ скрывается за этими движеніями — отгадать невозможно". Кононъ былъ настоящій, природный дворовый; можетъ-быть, многія покольнія его предковъ жили и умирали дворовыми людьми, и лицо его получило наслъдственный отпечатокъ тяготъвшаго надъ ними кръпостного права. Онъ былъ молчаливъ, даже съ прислугой не вступалъ въ разговоры, хотя почти вся дворня была ему родней. "Впрочемъ, это никого не удивляло, потому что на остальной дворнъ, въ громадномъ большинствъ, лежала та же печать молчанія, обусловившая своего рода "modus vivendi", которому всъ безсознательно подчинялись". Даже разсказы Аннушки о подвижникахъ первыхъ временъ христіанства не производили на Конона никакого впечатльнія: "Слушаетъ—слушаетъ, и вдругъ на самомъ интересномъ мъстъ зъвнетъ, перекреститъ ротъ, вымолвитъ: "Господи Іисусе Христе" и уйдетъ дремать въ лакейскую"... "Вообще, вся его жизнь, — говоритъ Салтыковъ, — представляла собой какъ бы непрерывное и притомъ безсвязное сновидъніе".

#### VII.

Салтыковъ не отрицалъ, что встръчалась и тогда другого рода дъйствительность, мягкая и даже сочувственная, и онъ не обошелъ ея.

Въ послѣднихъ главахъ "Пошехонской старины" читатель встрѣчается съ рѣдкими въ то время примърами миролюбиваго отношенія къ крѣпостнымъ людямъ, въ видѣ исключенія существовавшими рядомъ съ сплошнымъ мучительствомъ. Салтыковъ изображаетъ здѣсь добрыхъ стариковъ Бурмакиныхъ и ихъ сына, молодого образованнаго человѣка, идеалиста 40 годовъ, ученика Грановскаго, страстнаго почитателя Бѣлинскаго (гл. XXIX, "Валентинъ Бурмакинъ"); за ними слѣдуютъ тоже добрыя, но бѣдныя помѣщицы (гл. XXX, "Словущенскія дамы"): Золотухина и Слѣпушкина; сюда же можно отнести предводителя Струнникова (гл. XXVII), который, при скверной привычкѣ вызывать каждаго изъ лакеевъ присвоеннымъ ему свистомъ, однако вообще обращался съ крѣпостными мягко. Здѣсь нѣтъ и рѣчи объ изнуреніи крестьянъ и дворовыхъ работой или о какихъ-либо истязаніяхъ. Указываются даже два случая барскаго великодушія: Словущенскія помѣщицы послѣ своей смерти отпустили своихъ немногихъ крѣпостныхъ на волю и отказали собственныя усадьбы и земли имъ въ вѣчное владѣніе.

Но такія отношенія къ рабамъ были очень рѣдки и не вызывали въ окружающей помѣщичьей средѣ ни подражанія ни даже одобренія. Поэтому изображаемыя здѣсь свѣтлыя явленія дореформеннаго быта представляются каплею въ широко разлившемся морѣ крѣпостного зла и мало смягчаютъ тяжелое впечатлѣніе отъ развертывающейся передъ читателемъ ужасающей картины дореформенной жизни. Самъ авторъ предвидѣлъ это и хорошо зналъ,

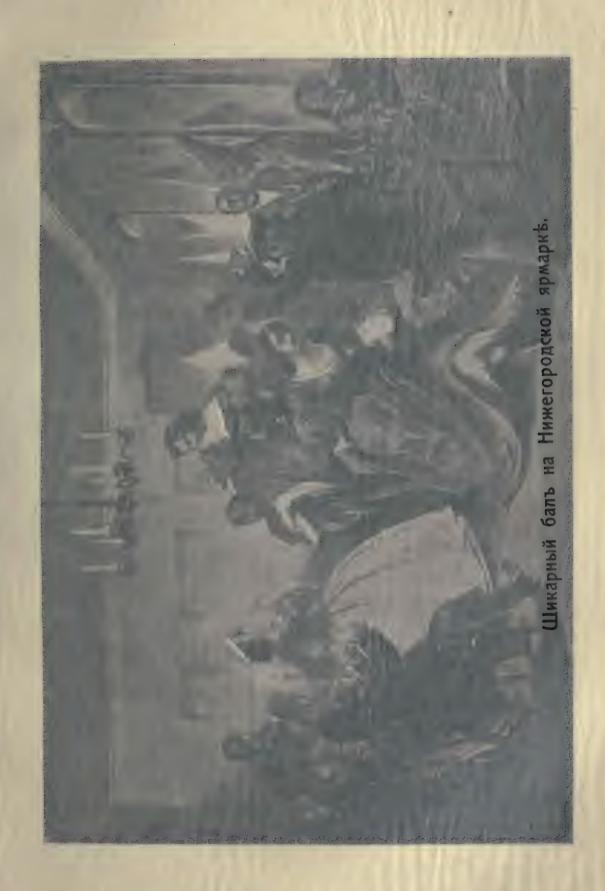

# VIII.

Салтыков не отрицаль, что встръчалась и тогда другого рода дългвителиность в тая я даже сочувственняя, и онъ не обсывал ся

привычка вызывать каждага съ стройны интатель встрачае, помента в привычаеть и привычаеть заботь почитатель в почитатель в привычаеть заботь почитатель в привычаеть привычаеть привычаеть привычаеть в принаго привычаеть в принаго привычаеть в принаго при

Но тост отношенія къ рабамъ были очень ръдки и не влодали въ окружають помещичьей средъ ни подражанія ни для о помещичьей средъ ни подражанія ни для о пометального изображаеми по бет поставляются каплею въ поль с поль пометального каплею въ поль с пометального каплею висча по смягчають тяжелое висча постава в ревертывающей в поль дореформительного и хорошо зналь, картины дореформительного и картинального и картинально





что существують еще люди, чувствующие влечение къ такъ называемому "доброму" старому времени, которые могутъ сказать ему: "Но вы описываете не дъйствительность, а какой-то вымышленный адъ. Что описываемое мною похоже на адъ, объ этомъ я не спорю, — отвъчаетъ онъ имъ, — но въ то же время утверждаю, что этотъ адъ не вымышленъ мною. Это "пошехонская старина" — и ничего больше. И, воспроизводя ее, я могу, положа руку на сердце, подписаться: "съ подлиннымъ върно". Салтыковъ предвидълъ и другое возраженіе, сдъланное ему еще въ 60 годахъ, когда онъ выпускалъ въ свътъ свои "Невинные разсказы", изображающіе ту же кръпостную старину. Молодой критикъ, Писаревъ, находилъ тогда совершенно излишнимъ разсказывать о томъ, что уничтожено правительственнымъ распоряженіемъ. Тъмъ болъе, повидимому, было основаній отнестись отрицательно къ "Пошехонской старинъ<sup>4</sup>, появившейся уже во второй половинъ 80 годовъ, и авторъ зналъ что многіе найдутъ неинтереснымъ и даже страннымъ изображеніе того, что было такъ давно и "быльемъ поросло". Но онъ весьма основательно возражаетъ на это: "Знаю я и самъ, что фабула этой были... поросла быльемъ; но почему же, однако, она и до сихъ поръ такъ ярко выстунаетъ передъ глазами отъ времени до времени? Не потому ли, что, кромъ фабулы, въ этомъ трагическомъ прошломъ было нъчто еще, что далеко не поросло еще быльемъ, а продолжаетъ и до сихъ поръ тяготъть надъ жизнью? Фабула исчезла, а въ характерахъ образовалась извъстная складка, въ жизнь проникли извъстныя привычки"... Устами своего вымышленнаго друга Глумова онъ еще въ "Недоконченныхъ Бесъдахъ" (гл. Ш) говорилъ, что старая кръпостническая закваска живетъ въ насъ, и если мы не имъемъ смълости открыто обнаруживать ее, то это приводить насъ "не къ тому, чтобы разстаться съ нею, а только къ тому, чтобы дъйствовать исподтишка — потихоньку блудить и пакостить въ руку старинъ".

Салтыковъ правъ: крѣпостное право "въѣдчиво" и "крѣпко засѣло въ насъ". Оно создало новыя цѣпи взамѣнъ проржавѣвшихъ старыхъ,—цѣпи не менѣе тяжелыя; оно и сейчасъ опутываетъ новые ростки жизни цѣлой сѣтью тяжкихъ принужденій—экономическихъ и "внѣ-экономическихъ".

Ө. Нелидовъ.



Въйздъ инкогнито чиновника особыхъ порученій въ городъ ("Карик. Листокъ" Данилова. 1858).





И. Л. Боборыкниъ.

Изъ воспоминаній о крѣпостномъ правъ.

## І. Кръпостные развиватели.

П. Д. Боборынина.

моихъ воспоминаніяхъ, принимавшихъ форму газетныхъ разсказовъ, я говорилъ не мало о тъхъ дворовыхъ, которые были часто нашими настоящими "развивателями". Это было уже давно.

На мою долю выпаль очень большой выборъ кръпостныхъ — и мужчинъ и женшинъ — въ такой именно роли.

У меня самого не было "рабовъ". Я вступилъ (послъ моего дъда со стороны матери) во владъніе двумя деревнями, но не кръпостныхъ, а "временно-обязанныхъ", когда уже дъйствовали мировые посредники. Но все мое дътство, отрочество и первая молодость, до писательства считая ученье въ трехъ университетахъ, значитъ, цълая четверть въка (1836—1861 гг.)—совпали съ крѣпостной эпохой.

И тутъ я сейчасъ же скажу, что кръпостные-въ лицъ дворовыхъ-были связующимъ звеномъ нашимъ съ "народомъ", т.-е. съ крестьянами. Въдь всѣ дворовые, безъ исключенія— но крайней мѣрѣ, въ томъ домѣ, гдѣ я воснитывался—вышли изъ мужиковъ. Мы, дѣтьми, знали хорошо, кто откуда: нянька Настасья изъ Обуховки, лакей Павелъ изъ Лаптева, горничная Домна изъ Лавровки. И такъ вся дворня, а ея было, даже и въ послѣдніе годы, незадолго до "эмансипаціи", болѣе сорока человѣкъ въ городѣ.

И съ самаго младенчества моими "развивателями" были дворовые, и въ Нижнемъ, гдъ я родился, и въ подгородной деревнъ Анкудиновкъ, куда мы перевзжали на лето каждый годъ неизменно и оставались тамъ съ мая до августа. Эту Анкудиновку я описаль въ романъ "Въ путь-дорогу" подъ именемъ "Липки". И всегда меня тянуло къ "людямъ", но это не поощрялось. Барскому дитяти не полагалось водиться съ дворовыми. А играть со мною никого не брали, потому что въ домъ не было почти совсъмъ маленькихъ дътей. Кромъ дъвичьей и лакейской, меня всегда влекло въ "людскую"-не въ то ея помъщеніе, гдъ жила стряпуха и гдъ объдали дворовые, а въ "столярную". И въ городъ имълась мастерская. Мальчишекъ-учениковъ въ ней не было; зато цълыхъ три "столаря", какъ произноситъ народъ и до сихъ поръ. Тамъ работали цълыхъ трое столяровъ. И у меня, съ ранняго дътства, была склопность къ столярному дълу – стругать, пилить, винтить. И я учился. Отъ моего пріятеля-молодого столяра Афанасія, бывшаго долго въ обучени у кого-то въ городъ, я узнавалъ мудреные термины, переиначенные съ нъмецкаго для разныхъ видовъ рубанка: "шерхебель", "зинцубель" и другія такія же курьезныя слова. Но когда меня выпускали гулять по двору, то въ "людскія" не позволялось заглядывать, еще менъе въ кухню, гдъ всегда было три повара и два поваренка. Кучера были также предметомъ сильнаго дътскаго интереса, потому что они ходили за лошадьми; а лошадь—это въдь самый плънительный предметъ дътскихъ симпатій. Въ конюшни тоже не пускали, но съ кучерами всего легче было завести разговоръ и узнать столько занимательнаго о лошадяхъ, ихъ прозвища, ихъ "норовъ", за сколько куплены, у кого, когда ихъ нужно кормить, поить и "проваживать", что дълалось тоже на нашемъ обширномъ дворъ. Кучеровъ было человъка четыре и лошадей стояло, въ двухъ конюшняхъ, до двадцати — у дъда и у старшаго дяди. Прокатиться на "иноходиъ" ("виноходиъ", какъ выговаривали дворовые) было верхомъ блаженства.

И весь этотъ кръпостной ковчегъ жилъ разнообразной бытовой жизнью. Каждое помъщение для дворовыхъ—мужчинъ и женщинъ—имъло свою физіономію и свою исторію. И все это были, несомнънно, "рабы". Но намъ, дътямъ, они такими не представлялись. Разумъется, мы не могли тогда сознательно относиться къ кръпостному праву. Таковъ былъ строй жизни. Но мы никогда не только не переставали считать всъхъ этихъ лакеевъ, музыкантовъ, поваровъ, кучеровъ, столяровъ, горничныхъ за людей (въ хорошемъ смыслъ),—но и жили съ ними одной жизнью и—что важнъе—входили

всьмъ сердцемъ и пониманіемъ въ ихъ жизнь. Я былъ настолько счастливъ, что у насъ, въ домѣ, гдѣ дѣдъ игралъ роль безусловнаго владыки, не видѣлъ ни грубыхъ ни отвратительныхъ фактовъ крѣпостного права: ни часто распущенныхъ барскихъ нравовъ на счетъ женскаго пола, ни постояннаго тиранства мужского и женскаго персонала. До насъ доходило, и то очень рѣдко, что вотъ такого-то двороваго "наказали" въ полиціи или отдали за кражу въ солдаты, или даже въ арестантскія роты за что-нибудь чрезвычайное—въ родѣ, напр., дерзости дѣду. Такъ пошелъ сначала въ арестанты, а потомъ въ солдаты мой пріятель, буфетчикъ Петруша—артистическая натура, граверъ и рисовальщикъ—и я его оплакивалъ.

На женской половинъ—старухи и молодыя—проводили жизнь съ нами и были нашими пъстуньями, разсказывали намъ не только сказки и множество разныхъ эпизодовъ изъ своей деревенской жизни. Никто изъ нихъ не родился въ дворнъ, а всъ были изъ крестьянъ.

Эта бытовая связь съ народомъ—драгоцѣнный вкладъ въ душу ребенка, особенно если судьбѣ угодно будетъ сдѣлать его впослѣдствіи "бытописателемъ".

Нянька при мнѣ состояла недолго, но долго ходила за мной старуха Мироновна, такая, какъ я описалъ ее въ романѣ "Путь-дорога". Кормила меня также крестьянка, простая баба изъ деревни Лаптево (Горбатовскаго уѣзда). Она пріѣзжала изъ деревни на побывку, когда я уже подрасталъ, и это опять была сердечная связь съ деревней, и черезъ нее, и черезъ "молочныхъ" братьевъ и сестеръ.

Повторяю: черезъ дворовыхъ мы привыкали входить въ жизнь деревенскаго народа, и я уже говорилъ не разъ, въ печати, къ мужикамъ мы относились вовсе не какъ къ какимъ-то "паріямъ", а, напротивъ, съ интересомъ и уваженіемъ

Изъ лакейской вышло нъсколько монхъ развивателей.

Когда я быль еще очень маль, у насъ еще держали свой оркестръ музыкантовъ; отъ него, къ годамъ моего ученія въ гимназіи, оставалось только ядро; баловъ уже не давали и по вечерамъ не играли концертовъ. Но музыкантовъ было еще нѣсколько человѣкъ, и выѣздной лакей и "стремянный" дѣда сталъ первый учить меня на скрипкъ. Доживали еще и флейтистъ Григорій Кошкинъ, онъ же поваръ и кондитеръ, и настройщикъ фортепьянъ, и "Алешка" контрабасистъ, и Антонъ волторнистъ, и Павелъ кларнетистъ и сапожникъ.

"Музыкантской" называлась комната, позади хора (зала и теперь сохранилась въ домъ, принадлежавшемъ въ 80 годахъ нъкоему г. К. на Покровкъ), гдъ лежали ноты, стоялъ контрабасъ, старинный, четы рехструнный (а не трехструнный, какъ теперь), съ львиной головой, настоящей

итальянской работы. Тамъ же учились музыкъ, въ былое время, и мальчики. Какой импульсъ художественнаго интереса шелъ отъ дворовыхъ музыкантовъ! Григорій Кошкинъ былъ прямо артистъ, съ огромной памятью и съ своеобразной рѣчью. Отъ него впервые я услыхалъ такія имена, какъ Моцартъ, Бетховенъ, заглавіе оперъ, какъ "Свадьба Фигаро", "Возстаніе въ сераль", "Титово милосердіе", "Водовозъ" (Керубини), "Два слъпыхъ",

"Іосифъ" (Мегюля), "Лодойска", мелодіи изъ гремъвшей въ старину фантастической оперы "Русалка", откуда мы напъвали арію, цитируемую въ "Онъгина":

«Приди въ чертогъ златой, О князь мой дорогой».

Разговоры съ такимъ Григоріемъ Кошкинымъ, конечно, развивали больше, чъмъ уроки въ гимназіи, съ сухой зубрежкой или скукой бездъйственнаго сидънія на "партъ".

Между дворовыми всегда бывали грамотеи и страстные читатели. Такими были у насъ камердинеръ дъда Григорій и Лизавета Андреевна, о которой я уже вспоминалъ, когда печаталъ очерки изъ своихъ дътскихъ переживаній. Такой про-



Слепой старикъ (карт. Архипова).

дуктъ кръпостной эпохи никогда уже не повторится въ русской жизни. Эта старая дъвица жила въ домъ на особомъ положении. Она была вольно-отпущенная прабабушки, которую я уже не засталъ въ живыхъ.

Ея служба состояла, кажется, только въ томъ, что въ той закутѣ, гдѣ она жила, обѣдали горничныя, и она вынимала изъ чашки шей солонину и рѣзала ее на мелкіе куски, и когда они были опять опущены въ чашку, минутъ черезъ пять, давала сигналъ "таскать". послѣ того какъ достаточно "похлебали".

Я уже воздавалъ дань изумленія ея ненасытной любознательности и феноменальной памяти.

Не было книжки въ домъ, которая бы не побывала въ ея рукахъ, и ни одного листка газетъ, котораго она, украдкой, не добывала бы у дъдушкина камердинера. Можетъ-быть, читателямъ моихъ очерковъ, гдъ я уже разсказываль о монхъ крѣпостныхъ учителяхъ и воспитателяхъ, показалось коечто преувеличеннымъ въ томъ, что я говорилъ о начитанности и памяти Лизаветы Андреевны. Но я утверждаю и теперь, что она превосходно знала и помнила всъ томы "Исторіи Государства Россійскаго", знала имена маршаловъ Наполеона, разсказывала о сраженіяхъ 1812 года по сочиненію Михайловскаго-Данилевскаго и — что уже отзывалось маньячествомъ — знала титулы, имена, годы рожденія и вступленія на престолъ всѣхъ иностранныхъ коронованныхъ особъ обоего пола, изъ старыхъ календарей. Нетрудно сообразить, какъ разговоры съ этой вольноотпущенной (которой всв, кромв бабушки, говорили "вы") развивали малолътка, и чъмъ я больше подрасталъ, тъмъ разговоры съ нею дълались для меня интереснъе. Я уже нарочно "заводилъ" ее на любимыя ея темы о Наполеонъ, Иванъ Грозномъ, Александръ "Благословенномъ". Романовъ она перечла на своемъ въку множество и такихъ, которые найдешь теперь только въ каталогъ Сопикова, въ родъ "Алексисъ или мальчикъ у ручья", но она не любила сентиментальныхъ темъ, а больше занимательныя, историческія или таинственныя, какъ романы Вальтеръ Скотта или г-жи Радклифъ, въ родъ гремъвшихъ когда-то "Юдольфскихъ Тайнъ".

Въ жизни нашего стараго и строгаго дома случилось трагическое событие, которое наложило на него еще болъе тяжелую печать. Это приговоръ моего дяди "петрашевца" Н. П. Григорьева (брата матушки), сосланнаго на каторжныя работы въ Забайкальскую область.

И отъ кого же я всего больше выслушалъ разсказовъ о его военной жизни, сначала въ провинцін, потомъ въ Петергофъ, гдъ онъ служилъ въ конно-гренадерскомъ полку? Отъ его камердинера, вернувшагося изъ Петербурга съ кое-какими вещами своего барина, спасшимися отъ тогдашней жандармеріи.

Его звали Андрей. Онъ былъ сдъланъ вторымъ дворецкимъ. Въ полку онъ пріобрълъ обличье и говоръ денщика. Его я выспрашивалъ—какъ только увижу его—о дядъ, о ихъ жизни въ Петергофъ, о Петербургъ, о самомъ "дълъ", начиная съ того момента, когда его арестовали по дорогъ въ Петербургъ. Онъ ъхалъ на собственной паръ. И кучеръ Перфилъ тоже вернулся и долго служилъ въ дворнъ, возилъ меня въ гимназію на "савраскъ".

Я быль уже въ третьемъ классѣ гимназіи, когда разразилась эта гроза, а Андрея я еще оставиль въ дворнѣ, передъ моимъ отъѣздомъ въ Казань. Стало-быть, я, по крайней мѣрѣ, около четырехъ лѣтъ, постоянно разговаривалъ съ нимъ все на тѣ же темы.

Онъ, кромъ разсказовъ о "дяденькъ", знакомилъ меня и съ разными сторонами русскаго быта и въ столицъ и въ разныхъ углахъ Россіи, куда переъзжалъ съ бариномъ, когда дядя служилъ еще въ армейскихъ уланахъ и перекочевывалъ изъ Чугуева во Владимиръ. Я до сихъ поръ помию, что онъ служилъ въ спбирскомъ уланскомъ полку и носилъ красивый мундиръ съ бълыми отворотами. Безъ Андрея отъ родныхъ я бы не узналъ и одной десятой того, что услыхалъ отъ него о Николаѣ Петровичѣ Григорьевъ.



Бабушкины сказки (Максимова).

Въ Анкудиновкъ мое общеніе съ дворовыми и крестьянами шло безъ болъе строгаго городского надзора—особенно, когда я уже превращался въ подростка.

Гувернеры мало гуляли со мною, особенно тотъ Карлъ Ивановичъ Гекторъ, о которомъ я еще недавно вспоминалъ въ печати; а онъ оставался при мнъ до моего перехода въ шестой классъ.

Гулялъ я съ дворовыми или съ деревенскими ребятишками, бродилъ съ ними по лъсу, искалъ травъ и ягодъ, дълалъ "сикалки" изъ толстыхъ стволовъ травы, которую мы звали "борщи", ълъ дикій лукъ и дикую ръдьку.

Охотники, псария, весь ея побыть, табунь охотничьихъ лошадей — все это было такъ богато впечатлъніями и такъ сближало опять-таки съ людьми

всякихъ возрастовъ — отъ старыхъ дворовыхъ, которые ъздили съ бариномъ, въ родъ толстъйшаго повара Михаила Ивановича, знакомили съ ихъ нравами, съ ихъ богатъйшимъ охотничьимъ языкомъ. Миъ дъдъ подарилъ лошадку и меня лътъ съ двънадцати начали брать на охоту, разумъется безъ своей собственной своры.

Ходилъ иногда я на большую исарню подъ гору, гдъ жила стая гончихъ и штукъ до тридцати борзыхъ; тамъ на верху, на деревенскомъ "порядкъ" устроенъ былъ особый дворъ съ сарайчикомъ для щенковъ.

И тутъ было для меня раздолье. Щенятами— и гончими и борзыми— я восхищался, какъ впослъдствіи произведеніями искусства.

Тутъ шли долгіе разговоры съ псарями, и ихъ жаргонъ такъ въблся въ мою память, что когда я писалъ разсказъ "Псарня" (за что, кажется, какимъ-то милымъ собратомъ былъ прозванъ въ печати "собачій Золя") тр п-д цать л втъ с п у с т я, то предо мною, какъ живые, всплывали всв: и люди и животныя, и въ ушахъ стоялъ говоръ псарей и "выжлятниковъ" (т.-е. фздившихъ съ стаей гончихъ) и "борзятниковъ".

И тотъ "Андрюша", котораго я сдълалъ центральнымъ лицомъ "Псарни". выросъ на моихъ глазахъ и рано умеръ отъ горловой чахотки, въроятно, отъ того, что при "порсканіи" въ "острову" (т.-е. въ лѣсу) слишкомъ усердно заливался "колокольчикомъ".

Изъ меня не вышло охотника: я скоро сталъ слишкомъ сильно жальть зайцевъ (они кричали по-дътски, когда псарь переръзывалъ имъ горло); но общение съ охотниками сближало меня и съ природой, дълало мильми животныхъ, собакъ и лошадей, показывало мнъ и кръпостныхъ въ другомъ свътъ. Въ полъ они уже не были пассивными рабами, а сами дъйствовали, какъ личности. "Доъзжачій"—въдь это что-то въ родъ полководца! И онъ и псари при стаъ ъздили лихо, поражали своей ловкостью и смълостью, спрыгивали въ овраги и пробирались сквозь чащу лъса—и все это, продолжая "порскать", т.-е. голосить во всю мочь.

Лъсъ и поля сближали меня и съ другими кръпостными, кромъ охотниковъ. Это были и крестьянскіе парни изъ деревни и—главнымъ образомъ—пастухи и подпаски, такіе же подростки, какъ и я. Они ловили мнъ зайчатъ, и къ концу лъта у меня заводился цълый звъринецъ. Одно время я ихъ такъ же страстно любилъ, какъ и щенятъ. Передъ отъъздомъ въ городъ мы ихъ выпускали на волю, и каждый разъ это былъ моментъ, полный эмоціи, когда такой "русачокъ" или "бълячокъ", когда его выпускали изъ "кошелки", у опушки лъса садился на заднія лапы, поводилъ ушами, забавно косился п съ минуту недоумъвалъ, можетъ ли онъ "дать стречка", какъ говорили мон пріятели, пастухи и пастушонки...

Носили они мнѣ и голубей и разныхъ птицъ, даже и хищныхъ, которыхъ я побаивался. Любилъ особенно щеглятъ и снѣгирей.

Сколько всякихъ свѣдѣній набирался я отъ всѣхъ этихъ крѣпостныхъ "развивателей"! А дурнымъ я отъ нихъ ничѣмъ не заимствовался, никакимъ грязнымъ пѣсенкамъ они меня не учили, ничего не разсказывали



Великороссіяне (альбомъ Павлова).

грязнаго и даже просто неприличнаго. И дивчата не вызывали никакихъ барскихъ поползновеній, даже когда я уже дѣлался "большимъ". А я изъ Анкудиновки, лѣтомъ 1853 года, отправился въ Казань поступать въ студенты, и мнъ 15 августа минуло уже 17 лѣтъ.

Цълое особое царство были сады и огороды, съ оранжереями, теплицами и "грунтовымъ" сараемъ для "шианскихъ вишенъ".

Передъ флигелемъ, гдъ помъщалась дътская,—когда я уже былъ гимназистъ,—садовникамъ приказано было развести мнъ крошечный цвътничокъ съ клумбами. Я самъ поливалъ всъ тъ герани, гребешки, кавалерскія шпоры и астры, какія были тамъ насажены.

Изъ трехъ садовниковъ моимъ пріятелемъ былъ Павель, и черезъ него я ознакомился со всѣмъ обиходомъ садоваго дѣла. А лучшими часами нашихъ бесѣдъ были вечерніе, когда происходила поливка. Отъ него я—еще до поступленія въ гимназію—услыхалъ в первые, что есть такой городъ "Рыга" (такъ онъ произносилъ Ригу), откуда выписываютъ всѣ сѣмена садовыхъ и тепличныхъ растеній. Отъ Павла и старшаго садовника (прозваннаго однимъ изъ моихъ дядей Финтилисъ) я наслушался много ботаническихъ названій, которыя они наивно перевирали, но далеко не всѣ, и я—даже на старости—вспоминаю иногда латинское слово, встрѣтивъ тотъ или иной цвѣтокъ.

Свободнъе могъ я водить дружбу съ столярами и ходить, уже безъ всякаго надзора, въ ихъ сарай. Они въ деревнъ, кромъ столярныхъ подълокъ, несли и службу маляровъ.

И для меня не было большаго удовольствія, какъ растирать съ ними краски и потомъ что-нибудь мазать кистью. Отъ нихъ я узнавалъ множество всякихъ интересныхъ вещей по столярной и малярной части.

А старый столяръ Тимооей, кромъ того, былъ "филозофъ"—стоическій мудрецъ, съ хмурымъ видомъ, но съ добръйшей душой и своеобразной лаской къ "барчонку", безъ малъйшаго подобострастія или развращающаго баловства.

Куда дъвались всъ эти развиватели внука "павловскаго" генерала, бывшаго "гатчинца", моего дъда со стороны матери? Какъ они дожили свои въки? Я думаю, всъ должны были получить надълъ, потому что они, хоть и значились "дворовыми", но, при общинномъ хозяйствъ, врядъ ли теряли свои права. Женщины, конечно, остались въ менъе выгодномъ положеніи. Но я не помню, чтобы и по смерти дъда старухи были брошены на произволъ судьбы. Многія горничныя остались при господахъ и послъ воли.

Кромъ того, дъдъ мой (черта по тому времени ръдкая, да еще въ бывшемъ "гатчинцъ"—изъ-подъ начальства кого?—самого Аракчеева!) духовнымъ завъщаніемъ своимъ,—а онъ умеръ до акта 19 февраля 1861 года—далъ волю крестьянамъ деревни Обуховки, съ хорошимъ надъломъ, той самой Обуховки, которую онъ получилъ при воцареніи Павла; но тогда въ ней было всего сто душъ съ чъмъ-то, а при смерти его—слишкомъ триста.

Изъ тъхъ двухъ небольшихъ деревень, которыя оставлены мнъ были по завъщанію дъда, дворовыхъ, сколько помню, не было.

Теперь, по прошествій нятидесяти лѣтъ моего писательства, я, вспоминая моихъ "развивателей", чувствую къ нимъ нелицемърную признатель-

ность. Отъ кого же я узналъ столько о жизпи, и старой и той, когда я сталъ болье сознательно относиться ко всему окружающему — какъ не отъ нихъ?

И то, что я видълъ въ нихъ самихъ, и что они мнѣ разсказывали въ теченіе цълаго десятка лътъ, и ихъ языкъ, и ихъ житейскій опытъ, и очень тонкая наблюдательность, и любовь къ природъ и животнымъ, и народное міросозерцаніе, складъ ихъ понятій, върованій, правилъ, вся поэзія быта, гдъ реальная правда такъ сливается съ народной фантазіей — все это ихъ

даръ, ихъ наслъдство!

Они воспитывали сами того не зная — въ "барскомъ дитяти" все возраставшій интересъ къ воспріятіямъ родной жизни. А когда пробудилась сознательная потребность откликаться на "откровенія бытія", какъ писателю, я, въ запасъ памяти, въ наслоеніи самыхъ яркихъ переживаній дътства и отрочества, нашелъ цълый богатый кладъ, хранившійся на днѣ души.

Они, мои кръпостные развиватели, привлекая ребенка тъмъ, что они собою представляли, чъмъ занимались, что умъли, о чемъ разсказывали, воздержали его отъ черствости и гордыни с ословнаго чувства.



Временно-обязанные крестьяне Мокшанскаго уфзда. (альб. Павлова).

Они же связывали меня и съ деревней. Во многихъ изъ нихъ—и мужчинахъ и женщинахъ— деревня засъла глубоко; они тамъ родились и были браны въ дворню уже взрослыми или подростками.

О томъ, что я вынесъ къ крестьянству, какъ къ особому классу, какъ къ сословію, я уже говорилъ въ своихъ печатныхъ воспоминаніяхъ и повторяю здѣсь еще разъ: какъ я счастливъ, что у насъ, барскихъ дѣтей, не только не нарастало высокомѣрнаго и брезгливаго чувства къ "мужику", а, напротивъ, росло нѣчто діаметрально противоположное.

У дяди съ бабушкой было больше тысячи душъ, въ разныхъ уъздахъ Нижегородской губерніи, половина крестьянъ сидъли на барщинъ, остальные были оброчные. Дядя считался строгимъ бариномъ; но—какъ я сказалъ выше—возмутительныхъ и грязныхъ проявленій крѣпостничества мы не видали. И все-таки, даже и въ старшемъ покольніи—мать, тетка, дяди—и тогда уже пробуждалось сознаніе, что рабовладъльчество должно, рано или поздно, насть. Когда открылись губернскіе комитеты, я уже кончалъ курсъ въ Деритъ и каждый годъ наъзжалъ въ Нижній. Дъдъ мой—уже восьмидесятильтній старецъ—возбужденно слъдилъ за работами мъстнаго комитета, ему добывали протоколы засъданій и докладныя записки дворянъ изъ обоихъ лагерей.

Онъ, понятно, какъ человъкъ своего времени, долженъ былъ считать право дворянъ владъть "душами" такимъ же "священнымъ", какъ и Вильгельмъ II считаетъ себя въ конституціонной Германіи властелиномъ "Божьей милостью". Но это все-таки не помъшало ему отпустить на волю потомковъ жа лованныхъ крестьянъ, пріобрътенныхъ, такъ или иначе, за службу, а не въ силу наслъдственнаго вотчиннаго права, стало-быть, и въ ущербъ своихъ прямыхъ, законныхъ наслъдниковъ и наслъдницъ.

Изъ дворовыхъ онъ никого не наградилъ такъ, чтобы это сохранилось въ моей памяти; и никого, кажется, не отпустилъ на волю, хотя бы и безъ земли. Можетъ-быть, оттого, что онъ уже видълъ неизбъжность паденія ихъ кръпостной зависимости.

Но врядъ ли онъ, умирая, могъ предположить, что его внукъ-будущій писатель-будетъ такъ обязанъ своимъ "кръпостнымъ развивателямъ".

П. Боборыкинъ.

## II. О послъднихъ пяти годахъ кръпостного состоянія.

П. А. Зеленаго.

въ Харьковъ существовалъ извъстный и пользовавшійся отличной репутаціей "пансіонъ Ивана Алексъевича Сливицкаго", стяжавшаго славу выдающагося педагога. Такъ какъ преподаваніе велось въ немъ, строго соображаясь съ университетскими требованіями, то юноши, окончившіе полный курсъ у Сливицкаго (въ то время 16 и болъе лътъ), легко выдерживали вступительный университетскій экзаменъ.

Пансіоперами были преимущественно сыновья состоятельныхъ и богатыхъ помъщиковъ. Нъкоторые изъ родителей входили въ особое соглашеніе съ И. А. Сливицкимъ: они привозили "надежныхъ" дворовыхъ въ видъ "дя-

Мальпостъ.

(Музей Щукина).



декъ". Эти дядьки обязаны были "смотръть" за своими питомцами, ихъ одеждой и пр. Затъмъ Сливицкій поручалъ имъ особо заботы о нъсколькихъ постороннихъ воспитанникахъ. Кромъ того, они исполняли не только всъ служительскія обязанности по всему помъщенію школъ (убирали классы, мели и чистили), но даже содержали въ порядкъ дворъ и садъ при домъ пансіона.

Число этихъ дядекъ, которые мѣнялись съ перемѣною учениковъ, было разновременно отъ 15 до 30.

Когда я поступилъ въ пансіонъ, въ срединѣ шестидесятыхъ годовъ, этихъ дядекъ было 26. Они занимали нѣсколько отведенныхъ имъ комнатъ въ подвальномъ этажѣ, гдѣ имъ было привольно, такъ какъ никто ихъ не стѣснялъ. Въ свободное время они могли уходить куда угодно и принимали тоже какихъ угодно посѣтителей.

Такъ какъ эти дядьки вполнъ довърялись ученикамъ старшихъ классовъ—вели бесъды (передавая многое и выспрашивая, въ свою очередь), то пансіонеры знали, что дядьки знакомы и находятся въ тъсныхъ сношеніяхъ чуть ли не со всъмъ "кръпостнымъ" населеніемъ Харькова.—Такимъ образомъ дядьки знали своевременно многія новости съ театра войны¹), и среди нихъ, а слъдовательно, и среди крестьянъ ходилъ слухъ, что въ числъ условій мирнаго договора Англія и Франція внесутъ непремънный пунктъ объ освобожденіи крестьянъ.

Во время засъданій Парижскаго конгресса (съ 25 февраля по 30 марта 1856 года) дядьки у Сливицкаго и всъ вообще "кръпостные" въ г. Харьковъ, которыхъ было не мало, находились въ страшномъ безпокойствъ и волненіи, "ставится ли въ мирный договоръ (хотя бы и особой секретной статьей) освобожденіе русскихъ крестьянъ".

Наконецъ одинъ изъ пріъзжихъ посътителей подвальнаго этажа привезъ извъстіе, что "въ мирный договоръ включено", и радостямъ не было конца. Изъ подвала дома Сливицкаго радостная въсть, въ видъ короткихъ писемъ, написанныхъ пансіонерами, пошла въ тъ губерніи, откуда были пансіонеры, а оттуда, конечно, далъе и далъе...

Несмотря на царившій николаевскій гнетъ и страхъ, "лучъ свѣта, правды и добра" находилъ какія-то лазейки и напоминалъ о себѣ, ободряя пессимистовъ и отчаивающихся.—Такимъ лучомъ свѣта, неожиданно прорвавшимся, была публичная лекція профессора международнаго права Дм. Ив. Качеповскаго, прочитанная 10 ноября 1857 г. 2) въ стѣнахъ Харьковскаго

<sup>1)</sup> Чтобы узнать, какія— худыя или хорошія— въсти изъ Крыма, иъкоторые дядьки ходили каждый день на почтовую станцію въ надеждѣ попасть во время перемѣны лошадей крымскихъ фельдъегерей и наблюдали выраженіе лицъ послѣднихъ: если фельдъегерь «веселъ или ничего себъ»—вѣсти, значитъ, которыя онъ везетъ, порядочныя, а если выраженія лицъ такія, что «прямо хоть въ гробъ клади»—вѣсти скверныя.

<sup>2)</sup> Знаменитаго рескрипта генералу Назимову еще не было.

университета. Въ то время о кръпостномъ правъ нельзя было и заикаться, объ американскихъ неграхъ и ихъ владъльцахъ нельзя было ничего писать. Какимъ образомъ молодой и пылкій ученый, любимецъ студентовъ, добился разръшенія прочесть публичную лекцію "о положеніи негровъ"—я сейчасъ не помню.

Нужно упомянуть, что, несмотря на всѣ мѣры предосторожности, предпринятыя для соблюденія въ 1857 году тайнъ, интеллигенція, молодежь, а за ними и крестьянство узнали объ образованіи особаго секретнаго комитета по вопросу объ освобожденіи крестьянъ. И вотъ лекція проф. Каченовскаго являлась какъ бы косвеннымъ подтвержденіемъ слуха.

Лекція проф. Каченовскаго, о которой въ печати нельзя было ничего сказать, сказанная съ величайшимъ одушевленіемъ, собравшая столько слушателей, что они не могли помѣститься въ залѣ и прилегающемъ коридорѣ, произвела потрясающее впечатлѣніе на всѣхъ слушателей и прежде всего, конечно, на молодежь. Когда Каченовскій сталъ описывать страданія негровъ, на многихъ лицахъ появились слезы, а кое-гдѣ въ аудиторіп послышались и всхлипыванія.

На другой день послъ лекціи стало ходить по рукамъ стихотвореніе студента З., изъ котораго беру нъсколько строкъ, какъ подтверждающихъ мои слова:

Я не забуду часъ: о неграхъ онъ читалъ; Онъ предразсудки потрясалъ Неотразимымъ убъжденьемъ, И всъ внимали съ напряженьемъ Его карающимъ словамъ...

И стало стыдно, страшно намъ! Нашъ зараженный рабствомъ, смрадный, Гнетущій воздухъ гнусенъ сталъ, А выходъ изъ него отрадно Звъздой надежды засіялъ! 1).

Нътъ нужды объяснять, что всякій слушатель ясно понималь и чувствоваль, что, разсказывая о страданіяхъ рабовъ, Каченовскій разумъеть бълыхъ, а не однихъ черныхъ. Фраза Каченовскаго, что "наука, какъ и религія, если она основана на правдъ и добръ человъчества, должна не допускать, уничтожить, а не укръплять рабство" — вызвала такой восторгъ, что аудиторія долго не могла успоконться.

На другой день проф. Каченовскій призывался къ начальству, но уволенъ не былъ...

На другой же день отъ дядекъ пансіона Сливицкаго посланы были письма о лекціи, какъ объ отрадномъ показатель близкой свободы.

Спустя нѣкоторое время, Каченовскій началь получать письма отъ студентовь другихь университетовь и анонимныя за подписью "крестьянъ" изъ разныхъ мѣстъ. Въ нихъ коротко выражалась ему великая благодарность "за слова жгучей правды" и "за геройское мужество откровенно сказать ее всѣмъ въ глаза":

<sup>1)</sup> Стихи разошлись въ спискахъ по городу.

Нъкоторые изъ кръностныхъ, живущіе "при своихъ господахъ" въ Харьковъ, ходили поодиночкъ къ проф. Каченовскому, чтобы лично выразить благодарность и разспросить, если можно, кой о чемъ. Но эти личныя благодарности были скоро пресъчены при слъдующихъ обстоятельствахъ. Одинъ изъ помъщиковъ, отставной полковникъ, проходя мимо квартиры. проф. Каченовскаго, натолкнулся на своего лакея, который выходилъ изъ калитки

дома въ сопровожденіи другого лакея, принадлежащаго знакомому полковника. Полковникъ ихъ остановилъ и сталъ здъсь же, на улицѣ, у воротъ, допрашивать: зачёмъ они были въ этомъ дворъ и у кого? И тотъ и другой мялись и путались въ своихъ объясненіяхъ. Лома они тоже не признались. Заподозръвъ неладное, оба владъльца на друдень отправили гой своихъ лакеевъ въ полицію при особыхъ запискахъ, въ которыхъ требовалось дать нъсколько десятковъ розогъ и выпытать причину посъщенія извъстнаго дома!

Такимъ путемъ дъло раскрылось. Слышно



Переселенцы изъ Серпухова въ Острогожскомъ увздв (альб. Павлова).

было, что лакеи сосланы въ деревню и имъ приказано было превратиться въ пастуховъ или сторожей.

Профессора, однако, по этому дѣлу его начальство не потревожило. Полиція—тоже. Впрочемъ, Дм. Ив. Каченовскій задолго еще до этого, какъ онъ узналъ и самъ говорилъ, занесенъ былъ въ особый списокъ "подозрительныхъ"...

Въ тъ годы въ Харьковъ въ январъ мъсяцъ собиралась знаменитая крещенская ярмарка, продолжавшаяся почти мъсяцъ и не уступавшая, по размърамъ торговли и вообще значенію, нижегородской. На эту ярмарку

собирался со всёхъ концовъ Россіи всякій людъ и со всякими цѣлями: продать, купить, обмануть, надуть, пожупровать, повеселиться, поиграть въ крапленыя картишки и пр. и пр. Пріѣзжало, конечно, не мало помѣщиковъ со своей крѣпостной свитой, "дворовыми людьми". Пріѣзжало не мало "оброчныхъ", платившихъ помѣщикамъ сотенные и тысячные оброки и занимавшихся торговлей.

Весь крѣпостной людъ, конечно, сильно интересовался положеніемъ вопроса о волѣ, почему всякіе слухи о ней распространялись съ быстротой и жадно выслушивались. Во время крещенской ярмарки 1858 г. крестьянство знало о редакціонной комиссіи.

Однажды входить ко мнѣ одинъ изъ бывшихъ "дядекъ", жильцовъ подвальнаго этажа пансіона Сливицкаго, Никита Сливаевъ, и говоритъ 1):

— П. А.! Хотите узнать новости о воль? Я къ вамъ въ семь часовъ вечера зайду, только не надъвайте студенческаго платья... На крещенскую пріъхали "знающіе" изъ Питера и изъ Москвы... Важныя новости... Воля таки будеть! А паны супротивъ, но имъ не поможется!

Ровно въ 7 часовъ Н. Сливаевъ зашелъ ко мнѣ со своимъ товарищемъ, студентомъ Кр., и мы отправились втроемъ на Сумскую улицу, въ частную квартиру, нанятую (по случаю недостатка гостиницъ во время ярмарки) какимъ-то богатымъ торговцемъ, недавно выкупившимъ свою волю за 10.000 руб.

Когда мы вошли въ залъ, онъ былъ уже полонъ разнообразной публикой, среди которой преобладали "крестьянскія лица". Минутъ черезъ пять въ комнату вошелъ благообразный старикъ (не хозяинъ квартиры) и голосомъ, дрожащимъ отъ волненія и скрытаго негодованія, сталъ передавать, какимъ образомъ всюду, а въ особенности въ Питеръ, помѣщики и чиновники стараются воспрепятствовать "крестьянской воль", какъ они стараются "опутать" царя. "Иные молятъ Бога, чтобы деревенскій народъ порѣзалъ и пожегъ съ десятка два ихняго же брата: авось царь одумается и хоть дастъ волю, да безъ земли".

— Ироды!—послышался за моей спиной возгласъ и затъмъ вздохъ.

Передавъ еще нѣсколько свѣдѣній о томъ, какъ идетъ "крестьянское дѣло",—свѣдѣній, изъ которыхъ нѣкоторыя лишь недавно появились въ печати, ораторъ, возвысивъ голосъ, со слезами на глазахъ, произнесъ:

— Такъ вотъ, чтобъ пересилить дворянскую злобу и каверзу—намъ и вамъ наказъ: сидъть смирно, не бунтовать, ждать! Наши отцы и прадъды

<sup>1)</sup> Н. Сливаевъ, несмотря на то, что 1858 г. былъ послъднимъ годомъ моего студенчества, отъ времени до времени заходилъ ко миѣ, чтобы узнать что-либо и передать въ свою очередь. Это былъ умный, разсудительный крестьянинъ, который, зная, что я интересуюсь крестьянскимъ вопросомъ, разсказалъ миѣ, по собственной иниціативъ, о нѣкоторыхъ обычаяхъ, просилъ записать и «пропечатать». Разсказы его подъ заглавіемъ: «Разсказы Ник. Сливаева» помъщены въ «Московск. Въстникъ» 1860 г.

ждали сотни лътъ... Можно намъ пождать года два... Не больше, а скоръе меньше! Понимаете ли? Слышите ли?

- **A** отъ кого же это, дядюшка, наказъ? спросилъ молодой крестьянинъ, выступившій впередъ и сжимавшій оба кулака.—Отъ самого царя, что ли?
- Не отъ царя, но онъ прошелъ передъ царемъ и царь видѣлъ его однимъ окомъ... Потерпите, милые! Потерпите маленько, родимые! И передайте, что слышали, всѣмъ и каждому... Кому говорите, а кому напишите... Пускай ждутъ! чтобъ не было хуже! Богъ несчастнымъ помогаетъ!..



Ярославль.

Владимиръ.

Н.-Новгородъ.

Рязань.

Орелъ.

Тамбовъ.

Великороссы (Pauly).

Когда мы уходили, я спросилъ Н. Сливаева: не знаетъ ли онъ, кто этотъ старикъ, который говорилъ.

- Никто не знаетъ, да и знать не зачѣмъ! Развѣ и такъ не видно, что человѣкъ знающій и говоритъ сущую Божью правду? Вчера былъ въ пансіонѣ другой, молодой, а говорилъ то же самое... и просилъ ждать, хоть скрѣпя сердце, тихо, какъ ни въ чемъ..
- Скажите, пожалуйста, Никита,—въ другихъ городахъ тоже есть такія вотъ мъста, гдъ можно собраться и поговорить?
  - А то какъ же? Развъ одинъ городъ—Харьковъ?..

- A какъ же въ деревняхъ-то будутъ знать? Въдь въ деревню никто не сунется, чтобъ не запопалъ помъщикъ.
- А ярмарки въ городахъ на что, да базары по мъстечкамъ? Да и "народъ теперь ужъ больно чутокъ сталъ: за десять верстъ ухомъ слышитъ!"— Никита многозначительно засмъялся.—Волею пахнетъ само собой, какъ лътомъ въ лъсу сосною...

Въ 1859 г. лѣто и осень мнѣ пришлось пробыть въ нѣсколькихъ деревняхъ Херсонской и Екатеринославской губерній. Всюду, на всякомъ мѣстѣ и во всякое время у крестьянъ были одни и тѣ же разговоры, толки, соображенія: скоро ли объявится воля? съ землей или безъ земли? и всюду крѣпостные понимали волю не иначе, какъ фазу объявленную, безъ всякихъ временныхъ обязательствъ передъ помѣщиками. Роковымъ оказывается вопросъ: долго ли еще ждать?

Когда я, слушая эти всѣ разговоры, замѣтилъ одному крестьянину въ деревнѣ Марьяновкѣ (Елисаветградскаго уѣзда):

- A какъ вы думаете, что будетъ съ помѣщиками, если сразу да полная воля?
- Ничего не будетъ,—отвъчалъ онъ,—а наймутъ насъ же и будутъ платить деньги за наши труды, а не сдирать съ насъ кожу на конюшняхъ...

Автомъ слъдующаго года мнъ тоже пришлось побывать въ южныхъ деревняхъ. Я увидълъ то же самое, услышалъ то же, но нельзя было не замътить гораздо большаго возбужденія, остроты и какой-то тревоги, носившейся въ воздухъ и сказывавшейся во всемъ... Мнъ, неопытному юношъ, но воспринимавшему чутко впечатлънія отъ всего окружающаго, казалось, чудилось, что вотъ, не сегодня—завтра, кръпостная Русь не выдержитъ: долго уже заставляютъ ее ждать погоды у моря.

Кромъ свиданій на ярмаркахъ и базарахъ, креєтьяне, при полученіи болъе или менъе важной въсти, передавали ее по ночамъ, изъ деревни въ деревню, верховыми, которые мчались прямо стрълами. Часто лошади, секретно, конечно, брались у помъщиковъ, что побуждало стараться выигрывать время.

Въ ноябрѣ 1860 г. я пріѣхалъ въ Херсонъ и пробылъ въ немъ почти весь 1861 годъ. Съ конца января 1861 г. изъ окрестностей Херсона (Херсонской и Таврической губ.) стали по праздничнымъ и базарнымъ днямъ наѣзжать крестьяне, которые заходили тайкомъ въ канцеляріи и коридоры разныхъ присутственныхъ мѣстъ и, вручая сторожамъ и служителямъ малую лепту, спрашивали — не полученъ ли указъ о волѣ, а если не полученъ, то что слышно о немъ?

Несомивнно, что въ концѣ февраля крестьяне навѣрное знали, что "манифестъ о волѣ" (какъ его называли) подписанъ царемъ, но не знали никакихъ подробностей. Это заставляло ихъ пріѣзжать въ Херсонъ для развѣдокъ.

- Отчего вы не спросите вашего священника? Это скоръе и върнъе,— говорю я одному "кръпостному".—Въдь манифестъ будетъ объявляться въ церквахъ...
- Попы,—прерываеть онъ меня,—получають отъ дворянъ сотни, а отъ насъ гроши! Скроетъ на время манифестъ: попу выгода... лишнее будемъ работать даромъ...

Больше половины помѣщиковъ "вѣровали", что день освобожденія крестьянъ, несмотря на всѣ петербургскіе слухи, далекъ. Они не вѣрили даже своему губернскому предводителю дворянства С. А. Касинову (впослъдствін минскому губернатору), который агитировалъ въ Петербургъ за освобожденіе крѣпостныхъ безъ земли п съ этою цѣлію задавалъ тамъ, "кому нужно", лукулловскіе обѣды и ужины, о которыхъ не мало печаталось въ газетахъ и даже въ "Современникъ" 1).

— Помилуйте,—говорили номѣщики (и это мнѣ приходилось слышать не разъ и не въ одномъ мѣстѣ),—развѣ можно помыслить даже, чтобы царь допустилъ обидѣть свое вѣрное дворянство и ради кого? Кто былъ всегда опорою трона и порядка?—Дворяне! Вѣдь безъ крѣпостныхъ дворянство существовать не можетъ! Всѣ хозяйства уничтожатся, а крестьяне взбунтуются и не захотятъ работать; вѣдь пріятнѣе лежать на печи, ничего не дѣлая. Молодыя головы ничего этого не понимаютъ, но вѣдь въ Петербургѣ дѣлаютъ сѣдые старики...

Когда я пробоваль на это возражать, мнъ неизмънно отвъчали въ большинствъ:

— Вы молодой человъкъ и не опытны! Дълъ столичныхъ вы не знаете и не слыхали, върно, объ нихъ, а мы "старые воробьи и на мякинъ насъ не проведешь!" Всъ эти комитеты, комиссіи, депутаціи—для отвода глазъ (чьихъ?— обыкновенно не пояснялось)... Они будутъ засъдать десятки лътъ... Дъло само собою такъ и погаснетъ...

И послъ такой твердой увъренности вдругъ манифестъ 19 февраля.

П. Зеленый.



<sup>1)</sup> На эти пиршества, какъ потомъ оказалось въ засъданіи херсопскаго дворянства, было издержано дворянскихъ суммъ 30.000 руб.



## Крестьянскій вопросъ въ юго-западномъ и сѣверо-западномъ краѣ при Николаѣ I и введеніе инвентарей.

Н. П. Василенко.

усское правительство не вмѣшивалось обыкновенно во взаимныя отношенія между помѣщиками и ихъ крѣпостными. Только исключительныя обстоятельства, расточительность и чрезмѣрное злоупотребленіе властью помѣщиковъ, бунты и насилія со стороны крестьянъ, обращали на себя въ отдѣльныхъ случаяхъ вниманіе правительственной власти и заставляли ее принимать особыя мѣры. Но мѣры эти почти всегда носили полицейскій характеръ и мало касались положенія крестьянъ. Такъ было въ Малороссіи (губерніи Черниговская и Полтавская), такъ

Иначе обстояло дъло въ губерніяхъ украинскихъ, литовскихъ и бълорусскихъ, присоединенныхъ къ Россіи по польскимъ раздъламъ 1772, 1793 и 1795 годовъ.

Въ первое время русское правительство и здъсь придерживалось своей системы по отношенію къ кръпостному праву, не вмъшивалось въ отношенія между помъщиками и крестьянами и только впослъдствій, благодаря политическимъ соображеніямъ, измънило свой образъ дъйствій. Толчкомъ къ этому послужило польское возстаніе 1830—1831 годовъ.

Въ областяхъ, присоединенныхъ отъ Польши, помъщиками были, въ большинствъ случаевъ, поляки. Кръпостное же населеніе припадлежало къ

и въ остальной Россіи.

украинской народности въ юго-западномъ краѣ, къ бѣлорусской и литовской въ сѣверо-западномъ. Къ крѣпостнымъ отношеніямъ примѣшивались, такимъ образомъ, и національныя, а въ юго-западномъ краѣ и религіозныя, такъ какъ громадное большинство украинскаго населенія исповѣдывало православіе, поляки же помѣщики были католики.

Эта экономическая, національная и религіозная рознь повела къ тому, что крестьяне почти не участвовали въ возстаніи 1830—1831 годовъ, которое было польско-шляхетскимъ по преимуществу. Мало того: крестьяне не-



Иминіе Грохольскаго, Подольской губ. (альб. Орда).

ръдко выступали противниками новстанцевъ, старались парализовать ихъ дъйствія и создавали для нихъ большія затрудненія. Въ интересахъ русскаго правительства было, поэтому, опереться на крестьянство при подавленіи возстанія. "Не върьте имъ (т.-е. возставшимъ),—говорилъ въ своемъ воззваніи къ крестьянамъ отъ 19 мая 1831 года, которое читалось въ церквахъ, генераль-фельдмаршалъ Остенъ-Сакенъ,—и тъхъ, которые будутъ уговаривать и принуждать васъ къ бунту, старайтесь захватить и представить начальству. Вы никогда уже не будете принадлежать тъмъ помъщикамъ, которые возстанутъ противъ законной власти".

Эти слова легче было сказать, чъмъ исполнить. Объщаніе Остенъ-Сакена осталось мертвой буквой. Край былъ замиренъ. Большинство помъщиковъполяковъ сохранило свои имънія. Началась жестокая помъщичья реакція по отношению къ крестьянамъ. О тяжкомъ положении крестьянъ постоянно твердили въ своихъ запискахъ и всеподданиъйшихъ отчетахъ 1830-хъ годовъ генералъ-губернаторы и губернаторы юго-западнаго и западнаго края. Даже кіевскій митрополить Филареть представиль въ началь 1840 года записку "Объ улучшенін положенія крестьянъ въ присоединенныхъ отъ Польши губерніяхъ (1), въ которой въ мрачныхъ краскахъ рисоваль положеніе крестьянства. Въ то же самое время, особенно во второй половинъ 1830-хъ годовъ, стало замѣчаться оживленіе революціоннаго движенія среди польскаго общества западнаго и юго-западнаго края. Политическія соображенія требовали, ноэтому, отъ русскаго правительства связать надежды крестьянъ съ дъятельностью правительства, выступить активно на защиту интересовъ крестьянства, облегчить его положение и ограничить власть помъщиковъ. Наиболъе дъятельно, настойчиво и энергично въ этомъ отношении дъйствовалъ Д. Г. Бибиковъ, бывшій съ 1838 по 1852 годъ генераль-губернаторомъ юго-западнаго края. Въ дъятельности его было не мало темныхъ сторонъ, произвола и беззаконій, но для крестьянства юго-западнаго края время его генералъ-губернаторства имъло большое значеніе. Благодаря настоянію Бибикова, крестьяне были отобраны у католическихъ монастырей и духовенства и переданы въ казенное въдомство; казенные крестьяне были переведены на оброкъ; ссылка помъщиками юго-западнаго края крестьянъ въ Сибирь была поставлена подъ надзоръ правительства; было запрещено помъщикамъ, безъ законныхъ основаній, препятствовать бракамъ крестьянъ; экономамъ имъній запрещено было наказывать крестьянь тълесно, и самое назначение экономовъ въ помъщичьи имънія было поставлено подъ контроль увздныхъ предводителей дворянства; были даны также секретныя инструкціи для огражденія помъщичьихъ крестьянъ отъ жестокаго обращенія. Но наиболѣе важной изъ всъхъ мъръ было, конечно, фактическое введеніе обязательныхъ инвентарей въ имѣніяхъ юго-западнаго края.

Мысль о важности обязательныхъ инвентарей принадлежитъ собственно не Бибикову. Онъ нашелъ ее уже готовою. Ее мы встръчаемъ еще въ 1832 г. въ проектъ объ улучшеніи быта крестьянъ, представленномъ кіевскому генералъ-губернатору Левашеву и кіевскому дворянству чигиринскимъ уъзднымъ предводителемъ дворянства Нечаемъ 2). Объ обязательныхъ инвентаряхъ говоритъ и министръ государственныхъ имуществъ П. Д. Киселевъ въ

<sup>1)</sup> Записка эта приведена въ ст. О. И. Левицкаго «О положеніи крестьянъ юго-запад. края», «Кіев. Ст.», 1906 г., т. 93, стр. 247—253.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Кіев. Стар.», 1899 г., т. 65, стр. 425.

своей перепискъ въ 1837 г. съ виленскимъ генералъ-губернаторомъ кн. Н. А. Лолгорукимъ <sup>1</sup>).

Подъ именемъ инвентарей (inventarium—роспись) разумълись въ польсколитовскомъ государствъ хозяйственныя книги, которыя заключали въ себъ перепись имущества владъльца и, между прочимъ, доходныхъ статей съ указаніемъ предполагаемой доходности каждой изъ нихъ. Инвентари очень давняго происхожденія. Древнъйшіе изъ нихъ извъстны съ XV въка 2). Они составлялись обыкновенно при передачъ воеводствъ въ управленіе воеводамъ, при переходъ державы или замка отъ одного старосты къ другому, при переходъ



Малороссійская деревня.

выморочныхъ имѣній къ королю, при обмѣнѣ королевскихъ имѣній на частновладѣльческія, при пожалованіи имѣній и т. д. Инвентари служили основаніемъ, съ одной стороны, для провѣрки наличности имущества, съ другой—и, главнымъ образомъ, для опредѣленія платежей и повинностей тяглаго населенія въ пользу владѣльцевъ и казны 3). По примѣру государственныхъ, инвентари составлялись и въ частныхъ имѣніяхъ, особенно когда имѣніе отдавалось въ залогъ или въ аренду, когда, слѣдовательно, была необходи-

<sup>1)</sup> А. П. Заблоцкій-Десятовскій, «Гр. Киселевъ и его время», т. П., стр. 221.

<sup>2)</sup> Нѣкоторые изъ древнѣйшихъ инвентарей напечатаны у проф. М. К. Любавскаго въ приложеніяхъ къ его книгъ объ «Областномъ дѣленіи и мъстномъ управленіи литовскорусскаго государства». Не мало ихъ напечатано и въ «Архивъ юго.-зап. Россіи», напр., ч. VII, т. I, стр. 237, 414, 508, 510 и т. д.

<sup>3)</sup> Проф. М. В. Довнаръ-Запольскій, «Очерки по организаціи западно-русскаго крестьянства въ XVI в.», Кіевъ, 1905 г., стр. 166—167.

мость болье точно опредълить доходность имьнія, а также платежи и повинности крестьянь  $^{1}$ ).

Обыкновеніе составлять инвентари было широко распространено съ того времени, когда литовско-русское государство слилось съ Польшей, до самаго наденія Рѣчи Посполитой и послѣ него. Опредѣленной программы для составленія инвентарей не существовало. Инвентари государственныхъ имѣній составлялись чиновниками по данной формѣ, инвентари же помѣщичьихъ хозяйствъ—самими помѣщиками или ихъ управляющими по своему усмотрѣнію и произволу. Въ болѣе благоустроенныхъ имѣніяхъ они были полнѣй и подробнѣе, въ менѣе благоустроенныхъ—короче. Въ программу инвентарей входило обыкновенно географическое и статистическое описаніе помѣстья; затѣмъ подробная опись крестьянъ, населявшихъ помѣстье, съ обозначеніемъ всѣхъ ихъ платежей и повинностей въ пользу помѣщика; наконецъ, правила для отправленія повинностей. Эта программа, однако, далеко не всегда выполнялась 2).

Цъль инвентарей была чисто хозяйственная, но имъ иногда придавали въ польскомъ государствъ и юридическое значеніе. Составленіе инвентаря требовалось въ извъстныхъ случаяхъ судомъ при назначеніи опекуновъ и по-печителей, а также при вводъ истца во владъніе имъніемъ, подлежавшимъ взысканію 3). На этомъ основаніи и русское правительство, послъ раздъловъ Польши, стремилось иногда сообщить инвентарямъ юридическую силу. Въ именномъ, напримъръ, указъ 23 марта 1818 года, имъвшемъ въ виду облегчить бъдственное положеніе крестьянъ въ губерніяхъ, присоединенныхъ отъ Польши, предписывалось, что "господскія работы должны отправляться крестьянами не болъе, какъ въ положенные дни по инвентарямъ" 4). Но составленіе инвентарей въ помъщичьихъ имъніяхъ не было обязательно; поэтому, и указъ 23 марта 1818 года не имълъ серьезнаго практическаго значенія.

Вопросъ о введеніи обязательныхъ инвентарей въ сѣверо-западномъ и юго-западномъ краѣ впервые былъ поднятъ офиціально въ 1840 году тогдашнимъ министромъ государственныхъ имуществъ графомъ П. Д. Киселевымъ. Витебскій губернаторъ Львовъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ отчетъ за 1839 годъ говорилъ объ отягощеніи крестьянъ повинностями въ пользу помѣщиковъ. Отчетъ этотъ былъ разосланъ министромъ, и гр. Киселевъ въ своихъ замѣчаніяхъ по поводу него высказалъ мысль, что только точное обозначеніе въ инвентаряхъ повинностей крестьянъ можетъ оградить ихъ отъ

<sup>1) «</sup>Памятники Кіевской комиссіи для разбора древнихъ актовъ», 1-е изд., т. І, отд. ІІ, стр. 75; 2-е изд., тт. І—П, стр. 163.

<sup>2) «</sup>Составъ и значеніе инвентарей», «Жур. М-ва Внутр. Дъль», 1843 г., кн. 1, стр. 242 и слъд.

<sup>3) «</sup>Volumina legum», т. VI, стр. 239 и 271.

<sup>4) «</sup>Нол. Собр. Зак.», т. XXXV, № 27316.

разоренія. Гр. Киселевъ не находиль, однако, возможнымъ ввести обязательные инвентари во всѣхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, а сначала только въ тѣхъ, которыя будутъ взяты въ опекунское управленіе вслѣдствіе разоренія крестьянъ. Впослѣдствіи же можно будетъ ввести обязательные инвентари и во всѣхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, а также опредѣлить власть помѣщиковъ и участіе ихъ въ судѣ и въ мѣстной расправѣ.

Записка Киселева была внесена въ существовавшій тогда комитетъ западныхъ губерній, который въ основныхъ чертахъ согласился съ мнѣніемъ

министра государственныхъ имушествъ. Когда же журналъ комитета былъ представленъ государю, Николай I положилъ на немъ 27 марта 1840 г. такую резолюцію: "Полагаю, что можно ръшительно вельть ввести въ помъщичьихъ владъніяхъ тъ инвентари, которыми само правительство довольствуется въ арендныхъ имъніяхъ. Ежели отъ сего будетъ нъкоторое стъсненіе правъ помъщиковъ, то оно касается прямо блага ихъ кръпостныхъ людей и не должно останавливать благой цъли правительства". Въ виду такой резолюціи комитетъ намѣтилъ рядъ мѣръ для осуществленія воли государя. Мъры эти получили одобреніе Николая І, который срокомъ обязательнаго введенія инвентарей назначилъ 1 сентября 1840 года.

Дъло, однако, оказалось болъе сложнымъ, чъмъ предполагали. Въ



"Хохолъ" (В. Г. Маковскаго).

августъ 1840 года были введены обязательные инвентари въ имъніяхъ, взятыхъ въ опеку. Что же касается помъщичьихъ имъній вообще, то обнаружилась скоро невозможность примънить къ нимъ инвентари казенныхъ имъній. Министерству Внутреннихъ Дълъ было поручено, поэтому, выработать общія правила, которыя содержали бы главныя основанія и порядокъ введенія пнвентарей въ помъщичьихъ имъніяхъ. Императоръ Николай I продолжалъ торопить дъло. "Дъломъ симъ не медлить,—говорить его резолюція отъ 21 февраля 1841 г. на журналъ комитета западныхъ губерній:—я считаю его особенно важнымъ и ожидаю отъ сей мъры большой пользы".

Прошло около четырехъ лътъ, прежде чъмъ правительство могло приступить къ практическому осуществленію своихъ плановъ. 15 апръля 1844 г. въ губерніяхъ: Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской, Витебской, Могилевской, Кіевской, Волынской и Подольской были учреждены губернскіе комитеты для разсмотрънія и составленія инвентарей въ помъщичьихъ имъніяхъ. Комитеты эти состояли, подъ предсъдательствомъ губернаторовъ, изъ губернскаго предводителя дворянства, вице-губернатора, губернскаго прокурора, чиновника генералъ-губернатора, увзднаго предводителя дворянства губернскаго города и трехъ помъщиковъ, извъстныхъ благоустройствомъ своихъ имъній, по избранію дворянства, но съ утвержденія генераль-губернаторовъ. Въ комитеты разръшалось приглашать, въ случаъ надобности, и предсъдателей палатъ государственныхъ имуществъ. Комитеты должны были истребовать отъ помъщиковъ существующіе инвентари, разсмотръть ихъ, исправить и дополнить и ввести ихъ по каждому имфнію отдфльно. Для техъ имъній, гдъ инвентарей не существовало, комитеты сами должны были составить инвентари. Инвентари, такимъ образомъ введенные, имъли временный характеръ и были дъйствительны въ теченіе шести льтъ. За это время предполагалось издать полныя и положительныя правила объ инвентаряхъ. Пока же губернскимъ инвентарнымъ комитетамъ была дана 17 февраля 1845 года Министерствомъ Внутреннихъ Дълъ въ руководство инструкція, а также разосланъ для замъчаній и соображеній проектъ инвентарныхъ правилъ, выработанный въ министерствъ 1). Замъчанія свои на проектъ губернскіе комитеты должны были представить генералъ-губернаторамъ, а эти послъдніе, съ своими соображеніями, препроводить въ министерство.

Въ дъйствительности, дъло пошло иначе. Въ литовскихъ губерніяхъ (Виленская, Гродненская, Ковенская и Минская) при генералъ-губернаторъ былъ образованъ особый комитетъ изъ губернаторовъ и представителей отъ губернскихъ инвентарныхъ комитетовъ. Этотъ особый комитетъ выработалъ правила для составленія инвентарей примънительно къ министерскому проекту и инструкціи 17 февраля 1845 года. Правила эти были утверждены генералъ-губернаторомъ. На основаніи ихъ губернскіе инвентарные комитеты приступили къ разсмотрънію и утвержденію частныхъ инвентарей, при чемъ на практикъ бывали неръдко отступленія отъ правилъ. Инвентари въ литовскихъ губерніяхъ были введены не сразу, а по мъръ ихъ утвержденія въ 1845, 1846 и въ 1847 годахъ. Послъдній срокъ ихъ дъйствія истекалъ, такимъ образомъ, въ 1853 году.

Въ бълорусскихъ губерніяхъ (Витебской и Могилевской) введеніе инвентарей встрътило сильную оппозицію среди помъщиковъ. Правительство принуждено было взять на себя составленіе инвентарей, но на счетъ помъщи-

<sup>1) «2-</sup>е Пол. Собр. Зак.», т. XV, № 13 745.

ковъ. Инвентари, такимъ образомъ составленные, оказались, однако, настолько неточными и не соотвътствующими дъйствительности, что пришлось отказаться отъ мысли ввести ихъ въ дъйствіе.

Встрътились большія затрудненія и при введеніи временныхъ инвентарей въ юго-западномъ краъ. Ознакомившись съ краемъ, Бибиковъ понялъ значеніе инвентарей для улучшенія положенія крестьянства. Когда послъдовала

извъстная резолюція Николая І отъ 27 марта 1840 года на журналъ комитета западныхъ губерній, Бибиковъ былъ въ Петербургъ и немедленно же "секретно и конфиденціально сдълалъ распоряжение о собираніи свъдъній объ инвентаряхъ и о положеніи крестьянъ въ Кіевской, Подольской и Волынской губерніяхъ 1). Когда затъмъ послъдовалъ указъ 15 апръля 1844 года объ учрежденіи губернскихъ инвентарныхъ комитетовъ, Бибиковъ старался побудить ихъ къ болъе спъшной работъ.

Къ іюню 1846 года губернскіе инвентарные комитеты юго-западнаго края доставили ему инвентари помъщичьихъ имъній. Ближайшее раз-



Малороссы (Pauly).

смотрѣніе ихъ убѣдило, однако, Бибикова, что платежи и повинности крестьянъ и способъ ихъ выполненія въ отдѣльныхъ инвентаряхъ настолько разнообразны, свѣдѣнія не точны и невѣрны, что ввести въ дѣйствіе подобные инвентари не представляется возможнымъ. Они не могли гарантировать крестьянъ отъ притѣсненій помѣщиковъ. Исправить же каждый инвентарь въ отдѣльности

<sup>1)</sup> О. И. Левицкій, «О положенін крестьянъ юго-зап. края», «Кіев. Стар.», 1906 г., т. 93, стр. 254 и слъд.

не было средствъ; не было также и чиновинковъ, знающихъ дъло. Бибиковъ, поэтому, пришель къ мысли выработать однообразную форму для инвентарей юго-западнаго края, по ней составить инвентари по имъніямъ и ввести ихъ въ дъйствіе. Форма была выработана и представлена Бибиковымъ въ министерство. Послъ переписки между въдомствами былъ образованъ особый комитетъ изъ чиновниковъ Министерствъ Внутреннихъ Дълъ и Государств. Имуществъ, который разсмотрълъ проектъ Бибикова и сдълалъ въ немъ нъкоторыя измъненія въ статьяхъ общаго инвентаря. Переработанный такимъ образомъ проектъ Бибикова былъ Высочайше утвержденъ 26 мая 1847 г. подъ названіемъ "Правилъ для управленія имъніями по утвержденнымъ для оныхъ инвентарямъ въ кіевскомъ генералъ-губернаторствъ 1.

Основныя положенія этихъ правилъ сводились къ следующему. Земля, находившаяся въ пользованіи крестьянъ въ моментъ составленія инвентаря, должна была оставаться безъ измъненія. Уменьшать ея количество было запрещено, но увеличивать разрѣшалось. Баршина крестьянъ въ пользу помъщиковъ за землю была строго опредълена; переносить ее съ одной недъли на другую не дозволялось. Количество работы было опредълено урочнымъ положеніемъ. Опредълены были также дополнительныя работы, отдача крестьянъ на заработки, отпускъ на оброкъ, плата съ огородниковъ, бобылей и др. безземельныхъ крестьянъ. Запрещено было переводить крестьянъ въ дворовые и установлены условія для перевода въ дворовые безземельныхъ. Подати крестьяне должны были платить сами за себя. Расправа между крестьянами и взыскание съ нихъ за проступки производились помъщиками и крестьянами на основаніи существующихъ узаконеній?).

Опубликованіе правилъ 26 мая 1847 года въ юго-западномъ краћ сопровождалось, но мысли Бибикова, особою торжественностью. Для этого назначался по преимуществу праздничный день. Въ каждомъ имъніи собирали крестьянъ, служили молебенъ и, въ присутствии уъзднаго предводителя дворянства, исправника, помъщика и приходскаго священника, читали правила. Одинъ экземпляръ ихъ оставлялся для храненія въ церкви, другой вручался помъщику. Священникъ, если крестьяне къ нему обращались, обязанъ былъ разъяснять общій смысль правиль, но ему запрещалось вдаваться въ толкованіе и разсужденіе по поводу ихъ. За уклоненіе отъ точнаго исполненія инвентарныхъ правилъ грозилъ военный судъ 3). Впрочемъ, его ни разу не пришлось примънить, хотя недоразумъній было не мало. Помъщики старались противодъйствовать инвентарнымъ правиламъ; крестьяне невърно понимали и толковали ихъ. Не разъ дъло доходило до крестьянскихъ бунтовъ; не разъ крестьянъ пороли, и ихъ недоразумънія разръшались путемъ поли-

<sup>1)</sup> А. П. Заблоцкій-Десятовскій, «Гр. Киселевъ и его время», т. IV, стр. 234. 2) В. И. Семевскій, «Крестьянскій вопросъ», т. II, стр. 495—497. 3) «Рус. Арх.», 1881 г., кн. III, стр. 31.



Группа крестьянь с. Сторожеваго Коротоякскаго увзда. (Амьбомь Павлова).





цейскихъ экзекуцій, по жалобамъ помѣщиковъ <sup>1</sup>). Въ общемъ же введеніе инвентарныхъ правилъ удалось сравнительно легко.

Правила 26 мая 1847 года скоро подверглись измѣненію, по иниціативѣ мѣстной администраціи. 29 декабря 1848 года была Высочайше утверждена новая редакція ихъ. Устанавливался нормальный размѣръ крестьянскихъ участковъ, опредѣленіе которыхъ зависѣло отъ мѣстныхъ условій; были измѣнены, въ интересахъ крестьянъ, нѣкоторыя постановленія относительно повинностей. Допускался, съ согласія крестьянъ и съ вѣдома начальства, обмѣнъ земли, находившейся во владѣніи крестьянъ, на другую. Впослѣдствіи это постановленіе имѣло очень вредные результаты и дало возможность нѣкоторымъ помѣщикамъ замѣнить хорошую землю крестьянъ пло-

хою 2). Какъ и правила 1847 года, измъненная ихъ редакція 29 декабря 1848 г. подчеркивала, что земля, находившаяся въ пользованіи крестьянъ въ теченіе шести послъднихъ лътъ, не можетъ быть отобрана и уменьшена; она является неприкосновенною мірскою, но составляетъ неотъемлемую собственность помъщика.

Съ изданіемъ правилъ 29 декабря 1848 года были измѣнены инвентари, составленные раньше на осно-



Малорос. бандуристъ ("Худ. лист." Тимма 1859).

ваніи правиль 26 мая 1847 года. На это губернскимъ инвентарнымъ комитетамъ потребовалось четыре года. Только въ сентябрѣ 1852 года инвентари были утверждены генералъ-губернаторомъ съ оговоркой, чтобы они не противоръчили правиламъ 29 декабря 1848 г. Сдѣлано было одно только исключеніе, на основаніи особаго Высочайшаго повелѣнія, для тѣхъ случаевъ, когда баршина въ имѣніяхъ и урочныя работы были меньше, чѣмъ по правиламъ 29 дек. 1848 г. Они должны были оставаться безъ измѣненія.

Вслъдъ за утвержденіемъ инвентари, съ приложеніемъ правилъ 29 дек. 1848 г., были разосланы помъщикамъ черезъ уъздныхъ предводителей дворян-

2) Шульгинъ въ «Древ. и нов. Россіи» 1879 г., кн. VI, стр. 101—102.

<sup>1)</sup> Сочиненія Ю. Ө. Самарина, т. II, стр. 2—4. Шульгинъ въ «Древ. и новой Росс.» 1879 г., ки. VI, стр. 98—99. «Рус. Арх.», 1884 г., кн. III, стр. 33—34. Семевскій, т. II, стр. 500.

ства. Самыя правила "въ отвращение превратныхъ толковъ" объявлены крестьянамъ не были. Это было важное отступление отъ правилъ 26 мая 1847 года, которыя объявлялись крестьянамъ въ очень торжественной обстановкъ. Возможно, что въ этомъ случаъ сыграли роль и политическия события на Западъ въ 1848 году, и перемъна въ отношенияхъ русскаго правительства къ усмиреннымъ помъщикамъ - полякамъ, и личный составъ инвентарнаго отдъления въ канцелярии киевскаго генералъ-губернатора 1).

Что касается значенія инвентарей для крестьянства юго-западнаго края, опредълить его болъе или менъе точно въ настоящее время, при отсутствіи



"Трезвый міру утёха, хмельный же и малымъ и бабамъ потёха" (карт. Трутовскаго. Лист. Тимма 1861).

данныхъ, не представляется возможнымъ. Хомяковъ относился отрицательно къ инвентарной системъ Бибикова, находя, что главный недостатокъ ихъ заключается въ закръпленіи существующаго порядка вещей безъ всякой надежды выйти изъ него. "Дъятельность крестьянина,—по мнънію Хомякова,— заключена въ безвыходно тъсномъ кругъ; ему даже не дано права требовать замъны барщины оброкомъ; пусть бы лучше наложили высокій оброкъ, лишь

<sup>1)</sup> В. Шульгинъ, «Древ. и новая Россія» 1879 г., кн. VI, стр. 100—102. В. И. Семевскій, «Крестьянскій вопросъ», т. ІІ, стр. 503.

бы крестьянииъ видъль, что когда-нибудь да прекратится барщина" 1). Не большое значение въ дълъ улучшения положения крестьянъ приписывалъ инвентарямъ и А. И. Кошелевъ въ запискъ, поданной Александру II въ 1858 г. 2). Ю. О. Самаринъ, служившій въ Кіевъ съ 1849 по 1852 г. въ годы провърки инвентарей по правиламъ 29 декабря 1848 г., говоритъ объ инвентаряхъ, что "для перваго опыта они составлены недурно и нравственное ихъ вліяніе огромно и въ высшей степени благотворно". "Съ точки зрънія научной, —писалъ Самаринъ позднъе

въ 1863 году, - проектъ правилъ генералъ - губернатора Бибикова не выдерживаетъ критики. Это была работа самая грубая и топорная, но она имѣла то огромное достоинство, что содержала въ себъ два или три положенія простыхъ, всѣмъ понятныхъ, которыя должны были немедленно улучшить бытъ крестьянъ и, по своей общности и опредълительности, никакъ не могли быть перетолкованы или искажены исполнителями дъла 43). Сдержанно объ инвентаряхъ говоритъ и современникъ ихъ введенія кіевскій профессоръ В. Я. Шульгинъ, историкъ генералъ - губернаторства Бибикова: "Какъ ни кричали помъщики о крутости мъръ при введеніи инвентарей, но мъры дъйствительно энергическія были приняты только въ началѣ дъла, а потомъ самая благородная мъра была искажена злоупотребленіями и земскихъ полицій и дворянскихъ представителей



Роды въ полѣ (рис. 40-50 гг.).

при наблюденій за точнымъ исполненіемъ инвентарныхъ правилъ помъщиками... Главный начальникъ края былъ, во-первыхъ, не всевъдущъ, а, во-вторыхъ, надо правду сказать, при введеній инвентарей, какъ и во всемъ, у него на первомъ планъ стояла цъль политическая; но, тъмъ не

<sup>1)</sup> В. И. Семевскій, «Крестьянскій вопросъ», т. II, стр. 392.

<sup>3)</sup> Записки А. И. Кошелева, приложенія, стр. 101—102. В. И. Семевскій, стр. 506—507. 3) Сочиненія Ю. Ө. Самарина, т. І, стр. 314; т. ІІ, стр. 1.

менфе, достигалось и улучшение хозяйственнаго быта крестьянъ, и было бы несправедливо утверждать, что у виновника этой мъры вовсе не шевелили сердце страданія угнетеннаго паномъ мужика (1). Много лътъ спустя послъ введенія инвентарной системы, ревизовавшій въ 1880—1881 гг. Кіевскую губернію сенаторъ А. А. Половцевъ писаль объ инвентаряхъ въ своей "Запискъ о положении крестьянского дъла въ Кіевской губерніи": "Несмотря на всю важность этой законодательной мфры (введенія инвентарей), которая стремилась къ тому, чтобы, не нарушая помъщичьихъ правъ, оградить быть крестьянь отъ произвола, цель эта не была вполне достигнута, главнымъ образомъ, потому, что инвентари составлялись самими помъщиками, не утратившими своей власти надъ крестьянами. Въ виду сего, до составленія инвентарей, тъ изъ нихъ, которые не считали себя достаточно связанными выданными подписками о дъйствительной принадлежности крестьянамъ предназначенныхъ имъ надъловъ, могли безпрепятственно показывать мірскую землю въ уменьшенномъ размъръ, тъмъ болъе, что никакой повърки правильности составленія инвентарей не производилось. Хотя послѣ введенія инвентарей размфры крестьянскаго пользованія и охранялись отъ нарушеній со стороны помъщиковъ, но жалобы на подобныя нарушенія лишь въ ръдкихъ и исключительныхъ случаяхъ доходили до надлежащей власти, тъмъ болъе, что самые инвентари находились на рукахъ у помъщиковъ и въ случать необходимости могли бы всегда считаться утраченными 2).

Такимъ образомъ, всѣ, кому приходилось близко знакомиться съ дѣломъ введенія инвентарей въ юго-западномъ краѣ, не придаютъ имъ большого значенія въ дѣлѣ улучшенія положенія крестьянъ. Но это нисколько не уменьшаєтъ самой важности этой мѣры. "Нужно помнить, — говоритъ В. И. Семевскій, — это все-таки самая энергичная мѣра въ пользу крѣпостныхъ крестьянъ изъ всего, что было сдѣлано для нихъ въ эпоху императора Николая І<sup>« з</sup>).

Инвентарная система не осталась безъ вліянія и при осуществленіи реформы 19 февраля 1861 года. Согласно 3 стать в мъстнаго положенія для губерній Кіевской, Волынской и Подольской, "мірская земля, Высочайше утвержденными правилами 26 мая 1847 года и 29 декабря 1848 года признанная неизмънною и неприкосновенною", оставалась въ прежнемъ размъръ въ постоянномъ пользованіи крестьянъ. Это правило проводилось положеніемъ настолько послъдовательно, что 4-ой его статьей крестьянамъ дозволялось, въ теченіе шести лътъ послъ изданія Положенія 19 февраля 1861 г., ходатайствовать о предоставленіи въ ихъ пользованіе даже вакантной земли,

2) Записка сенатора Половцева, стр. 2—3.

<sup>1) «</sup>Древ. и новая Россія» 1879 г., кн. VI, стр. 101—102.

<sup>3)</sup> В. И. Семевскій, «Крестьянскій вопросъ», т. 11, стр. 504.



Северинки. Имѣніе Потоцкаго, Херсонской губ. ("Старые Годы").

т.-е. такой, которая поступила обратно къ помъщику по законнымъ, исчисленнымъ въ инвентарныхъ правилахъ, причинамъ<sup>и 1</sup>).

Выкупъ крестьянскихъ земель въ юго-западномъ краъ предполагалось сначала произвести на общихъ основаніяхъ. Но польское возстаніе 1863 года заставило правительство снова, по политическимъ соображеніямъ, заняться крестьянскимъ вопросомъ въ юго-западномъ краф и связать интересы крестьянъ въ дъятельностью правительства. Высочайшими повельніями 30 іюля и 8 сентября 1863 г. и 4 апръля 1865 года было опредълено произвести въ краж обязательный выкупъ крестьянскихъ надъловъ, съ правомъ отысканія всъхъ вакантныхъ, а равно и отобранныхъ помъщиками послъ введенія инвентарныхъ правилъ земель. Выкупные платежи были понижены на 20% противъ оброковъ. Дальнъйшія облегченія относительно выкупа были сдъланы Высочайшими повельніями 2 сентября 1864 и 28 апръля 1865 годовъ. Разръшалось мъстной власти понижать, въ случать необходимости, выкупные платежи до 15%, а центральной власти-и болъе; допускался, по жалобамъ крестьянъ, пересмотръ выкупныхъ договоровъ, еще не вошедшихъ въ силу. Съ 1 сентября 1863 года крестьяне юго-западнаго края изъ временно-обязанныхъ стали крестьянами-собственниками. Что касается количества земли, то сенаторъ А. А. Половцевъ, по крайней мъръ, относительно Кіевской губерніи, пришелъ къ за-

<sup>1)</sup> Записка сенатора Половцева, стр. 4.

ключенію, что крестьяне "получили приблизительно то самое поземельное владъніе, которымъ въ дъйствительности пользовались при введеніи инвентарей и послъ того" 1).

Въ 1852 году Д. Г. Бибиковъ былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дълъ. Въ томъ же году истекалъ шестилътній срокъ для инвентарей, введенныхъ въ съверо-западномъ крат согласно закону 15 апръля 1844 г. Бибиковъ не принялъ во вниманіе отличій литовскихъ и бълорусскихъ губерній и добился 22 декабря 1852 года распространенія на нихъ, съ небольшими измъненіями, инвентарныхъ правилъ, изданныхъ 29 декабря <sup>2</sup>).

Помъщики встрътили, однако, эти правила очень враждебно. Ихъ жалобы нашли поддержку у наслъдника престола и послужили началомъ разлада между нимъ и Бибиковымъ, окончившагося, какъ извъстно, отставкой министра внутреннихъ дълъ немедленно по вступленіи Александра II на престолъ. Подъ вліяніемъ наслъдника престола, Николай І вопросъ объ инвентарныхъ правилахъ подвергъ обсужденію въ секретномъ комитеть и затьмъ повельль подвергнуть ихъ пересмотру при участіи депутатовъ, избранныхъ дворянствомъ 3). Въ мартъ 1855 года проектъ измъненія инвентарныхъ правилъ былъ внесенъ въ Государственный Совътъ. Вслъдствіе разногласія въ департаментахъ, дъло поступило въ общее собраніе Государственнаго Совъта, который выдълиль вопросъ объ инвентарныхъ правилахъ для литовскихъ губерній, ръшивъ собрать еще предварительныя свъдънія, и утвердиль 14 мая 1855 г. общія начала инвентарей для бълорусскихъ губерній (Витебской и Могилевской) 4).

На основаніи этихъ правилъ, инвентари должны быть составлены по каждому имънію, провърены губернскими инвентарными комитетами и затъмъ введены въ дъйствіе не позже 1 января 1856 года. Крестьянамъ они объявлены не были. Черезъ каждые три года помъщики обязаны были доставлять относительно инвентарей дополнительныя свъдънія по опредъленной формъ. На практикъ, конечно, были отступленія отъ этихъ правилъ 5).

Пересмотръ инвентарныхъ правилъ для литовскихъ губерній не былъ приведенъ къ концу. Своимъ результатомъ онъ имълъ, однако, ходатайство могилевскаго дворянства объ уничтоженіи кръпостного состоянія и извъстный рескриптъ 20 ноября 1857 г. на имя генералъ-губернатора Назимова объ открытіи губернскихъ комитетовъ и общей комиссіи въ Вильнъ для

<sup>1)</sup> Записка Половцева, стр. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Первое изданіе матеріаловъ редакціонныхъ комиссій, т. IV. Инвентар. полож., стр.

<sup>3)</sup> Тамъ же. «Матеріалы для исторіи упраздненія крестьянскаго состоянія», т. І, стр. 67.

В. И. Семевскій, «Крестьянскій вопрось», т. ІІ, стр. 512.

4) Заблоцкій-Десятовскій, «Киселевь и его время», т. ІV, стр. 235—239. Первое изданіе матеріаловь редакц. ком., т. ІV. Инвент. положенія, стр. 48—59.

<sup>5)</sup> Первое изданіе матеріаловъ редакц. комиссій, т. ІУ. Инвентарн. полож., стр. 59.



киочению, что крестытия от техня и выхвие, которым в в в в на на на на на на на на на ren n nocak 1010\*11

двав. Въ томъ же в в сстильтийи срока ил ин. денныхъ въ съв ковъ не принялъ и литовскихъ и бъеде делу в губерала де проинся 22 добился станованный пространовия станования и быльний пространовия станования и быльний пространовия

изм'вненіями

Howbergeles evidence, armose, are appears owen spin notice. Her manda itamilia de la company de la california de proposito de la configuración de la california d WAY HAVE II TO SECURE OF STREET, SAN THE CASE OF THE SECURE OF THE SECUR внутренянув даль кемедленно но встолем в вести в политический в Подъ вличием в наследника престоля Павили в в достой в достой в престои в пр ныхъ правеляхь подверсь обсуждению вы секренномы коменты в пределением. повелбаъ подверситть ихъ пересмотру при участи депутатовъ в отрего ныхъ дворянствомъ 3). Въ мартъ 1855 года проекть измънения навентарныхъ правиль быжь внесень въ Государственный Совьть. В тыл польственный гласія въ тепар услітив, яклю поступни ва общее сабрала Госки до наго Совъта, коло JETHOLETT FIRE OF HISTORY HOUSE, THE PRESENCE OF THE PROPERTY ( Inches of San San III )

K-1997 A-1-- A-1-тино сменить деней в станования они Openie de la filipa de la companie d CTARINIB OTDOCAT \$200 BURELORD BOTO BUTTON OF AN ILIN BOOK PETROLEGICA форм'в. На практива, колемно, емли отста от сота этих в правил в )

Пересмотръ Двентарных в правиль для из велих губ рыв не быль при еденъ къ кон . Скоимъ результато в оста омъль, однако, ходатавство мо выжаго дворянства объ уничтожения правостного состоянія и изв ст. — в вришть 20 ноября 1857 г. на имя генераль-губернатора Пазимого об в пробернских в комитетовъ и общей комиссіи въ Вильив для

Половиева, стр. 8.

 <sup>1 1 —</sup> ветеріаловъ редакціонных в комиссія, т. IV. Пинен за ветер. 42, 47-11

<sup>3)</sup> Тока в может из исторіи управдненія креттор во повітор І тр. 67. 

<sup>4)</sup> Забло в г : в в Киселевъ и его грез 13 р 215 239. Первое взана в т. 17. Павент, полза в т. 18. Павент полза в т. 19. Павент полз





улучшенія быта пом'єщичьих крестьянъ 1). Такимъ образомъ, въ литовскихъ губерніяхъ инвентари, введенные въ теченіе 1845—1847 года, продолжали сохранять силу до самаго освобожденія крестьянъ.

Мъстное положение 19 февраля 1861 г. о крестьянахъ бълорусскихъ губерний и губерний, называвшихся раньше литовскими, укръпило за крестьянами тъ усадебныя и полевыя земли, которыя были въ ихъ пользовании до этого года. Но количество земли у крестьянъ уменьшилось сравнительно съ тъмъ, какимъ они пользовались до введения инвентарей. Дъло въ томъ, что, когда шелъ вопросъ о пересмотръ инвентарей и возбужденъ былъ вопросъ объ уничтожении кръпостного права, помъщики отняли у многихъ хо-

зяевъ ихъ родовые участки и роздали ихъ крестьянамъ въ аренду. Это дало право считать эти участки при введеніи Положенія 1861 г. въ числъ помъщичьихъ земель. Вслъдствіе подобнаго "скасованія" количество безземельныхъ крестьянъ увеличилось.

Какъ и въ юго - западномъ краѣ, польское возстаніе 1863 года привело и въ сѣверо - западныхъ шести губерніяхъ къ расширенію крестьянскаго землевладѣнія и къ пониженію выкупныхъ платежей. Указами 1 марта и 2 ноября 1863 года выкупъ былъ сдѣланъ обязательнымъ, а 28 апрѣля 1865 г. выкупные платежи понижены на 20°/о, а въ извѣстныхъ случаяхъ и на 15°/о оброка. Особыя повѣрочныя комиссіи, какъ и въ юго - западномъ краѣ, повѣ-



Д. Г. Бибиковъ (Ист. М. Вн. Д.).

ряли совершонные раньше выкупные договоры. Виленскій генералъ-губернаторъ М. Н. Муравьевъ замѣтилъ, что безземельные крестьяне легче приставали къ повстанцамъ. Поэтому онъ принялъ мѣры къ уменьшенію количества безземельныхъ крестьянъ. Тѣмъ крестьянскимъ семействамъ, которыя были обезземелены помѣщиками до 1857 года, было предоставлено право на полученіе трехдесятинныхъ участковъ; тѣмъ же, которыя были обезземелены послѣ этого срока, предоставлялось право получить обратно отобранную у нихъ землю 2).

Ник. Василенко.

<sup>1)</sup> Тамъ же, стр. 47. С. С. Татищевъ, «Императоръ Александръ II», Спб., 1903 г., т. I, стр. 311—314.



## Русское общество и реформа 1861 г.

Проф. А. А. Кизеветтера.





шевелиться, хотя и мечтать; не показать виду, что думаешь; не показать виду, что не боишься; показывать напротивъ, что "боишься", трепещешь,—тогда какъ для этого и основаній никакихъ нътъ: вотъ что выработали эти годы въ русской толпъ. Надо постоянно бояться — это корень жизненной правды, все остальное можетъ быть, а можетъ и не быть, да и не нужно всего этого остального, еще наживешь хлопотъ, — вотъ что носилось

тогда въ воздухѣ, угнетало толпу, отшибало у нея умъ и охоту думать... Увѣренности, что человѣкъ имѣетъ право жить, не было ни у кого; напротивъ, именно эта-то увѣренность и была умершвлена въ толпѣ... Атмосфера была полна страховъ; "пропадешъ" кричали небо и земля, воздухъ и вода, люди и звѣри. И все ежилось и бѣжало отъ бѣды въ первую попавшуюся нору".

Нельзя лучше охарактеризовать состояніе широкихъ круговъ русскаго общества за долгіе годы царствованія императора Николая I, нежели это сдълано въ только что приведенныхъ словахъ Глѣба Успенскаго. — Печать безнадежной пришибленности и вытекающаго изъ нея равнодушія къ вопросамъ общественнаго блага лежала тогда на всемъ складѣ русскаго общежитія. «Какъ бы чего не вышло" — таковъ былъ господствующій лозунгъ общественнаго поведенія всѣхъ и каждаго. И неумолимая дѣйствительность слишкомъ

больно наказывала отдъльныхъ смъльчаковъ, которые отваживались выйти изъ-подъ дъйствія этого лозунга. — Составившееся, напр., въ 40-хъ годахъ общество "петрашевцевъ" представляло собою самую невинную организацію,



Карикатура на Наполеона III по поводу Севастопольской кампаніи (Неваховича).

не задававшуюся никакими практическими планами; просто люди собирались вмѣстѣ читать интересовавшія ихъ книги и обсуждать почерпнутые въ этихъ книгахъ вопросы.—Но припомните, какая страшная расправа обрушилась на головы этихъ людей, только за то, что они собирались для умныхъ разго-

воровъ, а не для картъ и жертвоприношеній Венеръ и Бахусу. —Легко понять послѣ этого, что въ обществъ того времени не могло возникнуть и мысли о какихъ-либо широкихъ соединеніяхъ вокругъ практическихъ общественныхъ задачъ. И общественная масса, боясь не только дъйствовать, но даже мыслить, дичала, уходила съ головой въ чисто растительную жизнь, а не перебродившіе молодые идеалисты застывали въ красивой позъ уъздныхъ Гамлетовъ, "лишнихъ людей", пока не приходилъ ихъ чередъ разстаться съ фантазіями молодости и примириться съ ролью пассивнаго удобренія для какихъ-то будущихъ, отдаленныхъ идейныхъ всходовъ.

Разумъется, и въ тъ времена въ странъ не могла совершенно замереть сознательная умственная дъятельность. Но она по необходимости принимала оранжерейное, тепличное направленіе. Она сосредоточивалась въ тъсныхъ кружкахъ передовыхъ мыслителей, которые, въ своей невольной оторванности отъ широкихъ массъ и отъ живого практическаго дъла, увлекались тончайшими извилинами отвлеченной діалектики, усердно заостряли всѣ оттѣнки своихъ умозрительныхъ построеній и въ этой борьбъ словесныхъ формулъ находили себъ подмъну той настоящей борьбы реальныхъ интересовъ, которая только и сообщаетъ жизни подлинное движеніе, неподдъльную драматическую красоту и содержательность. Изъ-за различныхъ оттънковъ въ толкованіи формулъ гегельянской философіи добрые люди торжественно разрывали другъ съ другомъ, крѣпко цѣловались на прощанье и переставали навѣщать другъ друга съ сознаніемъ исполненнаго гражданскаго долга. Нельзя безъ почтительнаго и любовнаго уваженія вспоминать объ этихъ искреннихъ идеалистахъ 40-хъ годовъ, вкладывавшихъ столько души въ свои отвлеченныя диспутаціи; и нельзя въ то же время не пожальть о нихъ, обреченныхъ на одну только словесную борьбу; больно чувствовавшихъ, что ихъ благородныя общественныя стремленія замкнуты въ четырехъ стѣнахъ какого-нибудь гостепріимнаго салона; что ихъ блестящія импровизаціи не вызывають сочувственнаго эха изъ глубины общественныхъ массъ.

Въ такихъ условіяхъ протекала жизнь этихъ тѣсныхъ передовыхъ кружковъ той эпохи, изъ среды которыхъ сформировались два философско-политическихъ направленія — западническое и славянофильское, не сдълавшіяся двумя общественными партіями только за отсутствіемъ той арены, на которой могла бы развернуться ихъ практическая общественная дъятельность.

Эта умственная аристократія той поры вела упорную мыслительную работу, спорила, волновалась и кипѣла. И все же ея голоса не могли скрасить жуткой тишины всеобщаго молчанія за предълами этого избраннаго меньшинства. Страна молчала и не двигалась. Точно летаргія сковала весь общественный составъ великаго народа.

Но это была только летаргія и не болъе. Подъ обманчивымъ покровомъ вынужденнаго оцъпенънія въ разнообразнъйшихъ слояхъ общества таилось

все возраставшее влеченіе къ дъятельности и движенію. Нъмой параличъ по предписанію начальства опротивълъ всъмъ. Нуженъ былъ лишь первый внъшній толчокъ со стороны, чтобы все всколыхнулось и загудъло.

Такимъ толчкомъ послужила военная гроза, столь самонадъянно вызванная Николаемъ Павловичемъ, который не отдавалъ себъ отчета въ истинномъ состояніи государственныхъ силъ своей, "казенной" Россіи.

Война началась, и по мъръ ея развитія быстро спадало очарованіе показного могущества "колосса на глиняныхъ ногахъ". И вотъ словно электрическая искра пробъжала по мыслящей Россіи.—Въ душахъ лучшихъ людей громко заговорилъ тотъ настоящій патріотизмъ, котораго такъ боится власть,



"Что за разумный ребенокъ! И забавы-то у него не дътскія. Посмотришь, въдь это опъ въ Крымъ затьялъ вхать. Какой проказникъ!" (кар. Степанова на Наполеона III).

оторванная отъ народа. Севастопольская трагедія явилась въ глазахъ этихъ людей искупительной жертвой за грѣхи прошлаго и призывомъ къ возрожденію. Искреннъйшіе патріоты стали возлагать свои надежды на пораженіе Россіи отъ внъшняго врага. Въ августъ 1855 г. Грановскій писалъ: "Въсть о паденіи Севастополя заставила меня плакать. А какія новыя утраты и позоры готовитъ намъ будущее. Будь я здоровъ, я ушелъ бы въ милицію безъ желанія побъды Россіи, но съ желаніемъ умереть за нее. Душа набольла за это время". Объясненіе подчеркнутымъ нами словамъ этого письма найдемъ въ другихъ заявленіяхъ той же поры, принадлежащихъ людямъ иного лагеря, чъмъ Грановскій. Тотчасъ послъ паденія Севастополя Юрій Самаринъ писалъ: "Съ самаго начала восточной войны, когда еще никто не могъ пред-

видъть ея несчастнаго исхода, громадныя приготовленія нашихъ враговъ озабочивали людей, понимавшихъ положеніе Россіи, гораздо меньше, чѣмъ наше внутреннее неустройство. Событія оправдали ихъ опасенія. Мы сдались не передъ внъшними силами Западнаго Союза, а передъ нашимъ внутреннимъ безсиліемъ. Это убъжденіе, видимо проникающее всюду, досталось намъ дорогою цѣною, но мы готовы принять его, какъ достойное вознагражденіе за всѣ наши жертвы и уступки". Иванъ Аксаковъ утверждалъ, что Севастополь долженъ былъ пасть, учтобы явилось въ немъ дъло Божье, т.-е. обличеніе всей гнили правительственной системы, всъхъ послъдствій удушающаго принципа". Въ запискахъ Кошелева читаемъ: "Высадка союзниковъ въ Крымъ въ 1854 г., послъдовавшія затъмъ сраженія при Альмъ и Инкерманъ и обложеніе Севастополя насъ не слишкомъ огорчили; ибо мы были убъждены, что даже пораженія Россіи сноснъе для нея и даже полезнъе того положенія, въ которомъ она находилась въ послъднее время. Общественное и даже народное настроеніе, хотя отчасти безсознательное, было въ томъ же родъ ... И дъйствительно, въ то время люди самыхъ различныхъ положеній, направленій и настроеній, словно сговорившись, въ одинъ голосъ указывали въ своихъ письмахъ на то, что изъ развалинъ Севастополя должно будетъ подняться обновленіе и возрожденіе къ лучшей жизни всей Россіи.— Такъ, въ одномъ письмъ Ивана Серг. Тургенева отъ 5 сентября 1855 г. также читаемъ указаніе на то, что паденіе Севастополя должно стать для Россіи тъмъ, чъмъ стало для Пруссіи пораженіе при Іенъ.

Первымъ признакомъ приближающагося возрожденія явилось необычное ранъе оживление общественнаго интереса къ очереднымъ, насущнымъ вопросамъ государственной жизни.—Въ отвътъ на тяжелыя въсти съ театра войны усиленно заработала общественная мысль. Въ обществъ стала обращаться масса рукописныхъ политическихъ записокъ, на страницахъ которыхъ развертывались яркія картины разстройства всъхъ сторонъ государственной жизни Россіи, и выводъ, къ которому приходили авторы всъхъ этихъ записокъ, могъ бы быть формулированъ въ одной фразъ: "Такъ больше жить нельзя".— Нъкоторыя изъ этихъ записокъ представляли собою выдающееся трактаты по зрълости мысли, по богатству фактическихъ наблюденій надъ различными сторонами русской жизни, по блестящей талантливости изложенія. Такова была, напр., извъстная записка Юрія Самарина о кръпостномъ правъ, представляющая поистинъ мастерской анализъ внутренняго состоянія Россіи въ конув царствованія Николая І; таковы были записки Погодина, писанныя имъ для представленія государю и если и уступавшія Самаринской запискъ по широтъ захвата разсматриваемыхъ явленій, то не менъе замъчательныя по силъ вложеннаго въ нихъ чувства и по той смълости, съ какой Погодинъ обращался прямо къ государю, ръзко обличая самыя коренныя основы николаевской системы внутренняго управленія. — Изобразивъ въ этихъ запискахъ

показной характеръ благосостоянія Россіи и глубину ея дъйствительнаго упадка, Погодинъ говоритъ, обращаясь къ государю: "Разсъй лучами милости и благости эту непроницаемую атмосферу страха, скопившуюся въ продолженіе столькихъ лѣтъ, войди въ соприкосновеніе съ народомъ, призови на работу всѣ таланты, — мало ли ихъ на Святой Руси! — освободи отъ излишнихъ стѣсненій печать, въ которой не позволяется теперь употреблять даже выраженіе общее благо, вели раскрыть настежь ворота во всѣхъ университетахъ, гимназіяхъ и училищахъ... Не свѣтъ опасенъ, а тьма". — Это была цълая



Отъвздъ парубковъ, поступающихъ въ рекруты (И. И. Соколовъ. Худ. лист. Тимма 1860 г.).

программа, діаметрально противоположная тому, во что въроваль и что исповъдоваль императоръ Николай Павловичъ. Во краю угла этой программы, конечно, становилась отмъна кръпостного права. Тотъ же Погодинъ писаль въ этихъ запискахъ: "Мирабо для насъ не страшенъ, но для насъ страшенъ Емелька Пугачовъ: на сторону Маццини не перейдетъ никто, а Стенька Разинъ—лишь кликни кличъ! Вотъ гдъ кроется наша революція, вотъ откуда грозятъ намъ опасности, вотъ съ какой стороны стъна наша представляетъ проломы".

Надо думать, что и самъ Погодинъ въ глубинъ души не предполагалъ, чтобы эта программа, сводившаяся къ отрицанію всего николаевскаго режима,

могла быть усвоена императоромъ Николаемъ Павловичемъ. Но внъ этихъ началъ не видълось выхода изъ создавшагося положенія.

И вотъ почему кончина Николая Павловича была принята многими современниками, какъ крупный поворотный пунктъ въ историческомъ развитіи Россіи. "Въ настоящихъ обстоятельствахъ, — отмѣтилъ Никитенко въ своемъ дневникъ, — смерть его является особенно важнымъ событіемъ, которое можетъ повести къ неожиданнымъ результатамъ. Для Россіи, очевидно, наступаетъ новая эпоха. Императоръ умеръ, да здравствуетъ императоръ! Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до конца, новая страница перевертывается въ ней рукою времени". "Важная миновала эпоха, — писалъ тогда же Хомяковъ, — что бы ни было, а будетъ уже не то".

Возможно быстрая ликвидація войны и немедленный приступъ къ рѣшительнымъ внутреннимъ преобразованіямъ — такова была ближайшая задача новаго царствованія, неотложность которой ясно сознавали наиболѣе просвѣщенные представители какъ общественныхъ, такъ и правительственныхъ круговъ.

Постановка на первую очередь вопроса объ отмънъ кръпостного права какъ рукой сняла общественную дремоту. И подъ вліяніемъ этого произошель важный переломъ какъ въ жизни передовыхъ общественныхъ кружковъ, такъ и въ жизни рядовой общественной массы. Передовымъ кружкамъ откры валась возможность вывести свою дъятельность за тъсные предълы отвлеченныхъ, умозрительныхъ споровъ. Ихъ ожидало теперь живое, практическое и въ высшей степени отвътственное дъло. "Уже не церковь съ своими догматами и учрежденіями,—писалъ тогда одинъ славянофилъ,—не философія нъмецкая, не община съ своими обычаями и установленіями занимала насъ преимущественно. Грозныя событія приковали къ себъ все наше вниманіе. Мы всъ чувствовали, что бъдствія, которыя испытывала Россія, вполнъ заслужены, и по этому поводу Хомяковъ съ особеннымъ жаромъ и увлеченіемъ говорилъ о томъ, что безнаказанно нельзя ни стъснять, ни подавлять духъ человъческій, ни допускать его стъсненіе и подавленіе".

Но впервые поставивъ передовые круги общества лицомъ къ лицу съ практической задачей гражданскаго служенія, работа надъ крестьянской реформой въ то же время всколыхнула до самыхъ глубинъ и всю рядовую общественную массу, которая начала быстро и нервно откликаться на развертывающіяся событія, задѣтая за живое въ своихъ ближайшихъ реальныхъ практическихъ интересахъ. Зашумѣла и заговорила вся Россія, сверху и донизу, и разнообразные слои общества спѣшили внести свое слово и свое вліяніе въ ходъ общей работы. Такъ, подготовка реформы 19 февраля 1861 г. стала первымъ дебютомъ общественнаго мнѣнія новой Россіи въ широкомъ смыслѣ этого слова.



врем врасте в положения возда рожения возда Россія "По положна ве в сеобенно важност не в про ватро в поможна ве в сеобенно важност не в про ватро в поможна вето в в про невото в поможна вето в поможна в п

кожно быстрая ликиндарыя вонны посметь и общения преобразовайтель с лостиненным преобразовайтель с лостиненным пеотдологом таки по то и от предеграциями каки общения и общения предеграциями.
 круговъ.

Here and a second of the secon

Посторов в порторов в





Посмотримъ же теперь, какъ отразилось участіе въ этомъ дебютѣ на внутренней жизни самого общества. Взглянемъ поочередно 1) на то, что сталось съ прежними передовыми кружками послѣ того, какъ они были вовлечены въ практическую государственную работу, и 2) на то, какъ реагировала на совершавшіяся событія рядовая общественная масса.

## II.

Перемъна царствованія вызвала еще болье усиленный подъемъ всеобщаго интереса къ предстоящимъ преобразованіямъ во внутренней жизни Россіи. Потокъ всевозможныхъ "записокъ", посвященныхъ различнымъ преобразовательнымъ вопросамъ, хлынулъ съ новой силой. Но теперь содержа-піе этихъ "записокъ" все болѣе начало сосредоточиваться около крестьян-скаго вопроса. Вкладчиками въ эту рукописную публицистическую литературу явились представители различныхъ общественныхъ лагерей. Такъ, среди записокъ, получившихъ тогда наибольшую извъстность, встръчаемъ записки славянофиловъ Самарина, Кошелева; близкаго къ славянофиламъ, хотя и не раздълявшаго всъхъ ихъ воззръній кн. Черкасскаго и западника Кавелина. Западники и славянофилы поспъшили выступить на арену гласнаго обсужденія общественных вопросовъ не только въ лицъ своихъ отдъльныхъ представителей, но и сплоченными корпораціями. Тъ и другіе воспользовались первою же возможностью для того, чтобы получить разръшение на издание журналовъ, которые и должны были стать органами опредъленныхъ политическихъ группъ. Такъ появились западническій "Русскій Въстникъ" и затъмъ славянофильская "Русская Бесъда". Кружки 40 годовъ выступали теперь сплоченными рядами на открытую общественную арену и готовились пустить въ ходъ то оружіе, которое такъ долго натачивалось въ тишинъ интимныхъ бесъдъ. Но при этомъ произошло слъдующее. Старыя общественныя партіи, которыя вели столь обостренную полемику въ то время, когда имъ приходилось разбирать занимавшіе ихъ вопросы въ ихъ отвлеченной постановкъ, теперь, скрестивъ оружіе въ открытомъ бою изъ-за практическаго дъла, тотчасъ почувствовали себя болъе союзниками, нежели непріятелями. Они попрежнему расходились въ отправныхъ посылкахъ, но оказывались нерѣдко согласными въ заключительныхъ выводахъ по наиболѣе крупнымъ, основнымъ вопросамъ очередныхъ преобразованій. А если между ними и возникали существенныя разногласія, то всего чаще эти разногласія уже выходили за рамки ихъ прежней кружковой группировки и опирались не столько на былые философскіе споры, сколько на тъ практическія соображенія, которыя сами собой выдвигались на первый планъ при конкретной постановкъ соотвътствующихъ вопросовъ. Такъ общественная работа при подготовкъ реформы 1861 г. повлекла за собою постепенную ликвидацію старыхъ кружковыхъ направленій и ихъ замъну новыми общественными группировками.

Конечно, и западники и славянофилы принимались первоначально за новое дъло еще подъ непосредственнымъ впечатлъніемъ своей былой розни. еще всъ обвъянные отзвуками недавней междоусобной борьбы. Грановскій за два дня до своей смерти писалъ Кавелину (письмо отъ 2 октября 1855 г.): "Эти люди (т.-е. славянофилы) противны мнъ, какъ гробы. Отъ нихъ пахнетъ мертвечиною. Ни одной свътлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ безплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи всего, что сдълано у насъ въ полтора стольтія новъйшей исторіи". А черезъ нъсколько дней послъ того, какъ Грановскій написаль это письмо, Хомяковъ, извъщая Самарина о смерти Грановскаго, выразился такъ: "Бъдный Грановскій! Вы, въроятно, о немъ пожальли. Мнъ очень жаль его, хоть и знаю, что онъ себя пережилъ и что въ нихъ, даже лучшихъ, нътъ ничего такого, что бы отвъчало требованіямъ Россіи, особенно современной . Такъ западники и славянофилы взаимно отпъвали направленія другь друга какъ разъ въ тотъ моментъ, когда имъ противъ ихъ собственнаго ожиданія предстояло протянуть другъ другу руки для общаго дъла. При основаніи "Русскаго Въстника" была сдълана попытка привлечь къ участію въ этомъ западническомъ журналь нъкоторыхъ славянофиловъ въ цъляхъ сближенія; такъ, дали свои имена для публикаціи о журналь всь Аксаковы—Сергьй Тимооеевичь и его сыновья Константинъ и Иванъ. Хомяковъ, однако, приглашенъ не былъ. Но это была лишь эфемерная попытка. Уже въ октябръ 1856 г. старикъ Аксаковъ писалъ сыну Ивану: "Статья Гилярова о моей книгъ не принята въ "Русскій Въстникъ", ибо содержитъ въ себъ ръзкія славянофильскія убъжденія... Итакъ, Катковъ выведенъ на свъжую воду и наши имена должны быть выключены изъ числа участниковъ". Какъ уже было сказано, славянофилы затъяли свой собственный журналь "Русскую Бесьду", и у насъ есть положительныя указанія на то, что это предпріятіе было вызвано именно желаніемъ поднять свое знамя въ противовъсъ "Русскому Въстнику". 5 августа 1855 г. Кошелевъ писалъ Погодину: "...считаю долгомъ нашимъ непремъннымъ теперь основать въ Москвъ сильную оборону и живое наступление въ пользу началъ православія и народности, нами испов'єдуемых в, безъ чего цивилизація Рус скаго Автописца (такъ первоначально предполагали назвать будущій "Русскій Въстникъ". А. Киз.) захватить все и сдълаются Катковъ, Грановскій и Ко представителями Москвы". А вотъ голосъ изъ противоположнаго лагеря, указывающій на то, какъ относились западники къ предстоящему появленію "Русской Бесъды". 2 октября 1855 г. Грановскій писалъ Кавелину: "Я до смерти радъ, что славянофилы затъяли журналъ... я радъ потому, что этому воззрѣнію надо высказаться до конца, выступить наружу во

всей красотъ своей; придется поневолъ снять съ себя либеральныя украшенія, которыми морочили такихъ дътей, какъ ты; надобно будетъ сказать послъднее слово системы, а это послъднее слово—православная патріархальность, несовмъстимая ни съ какимъ движеніемъ впередъ... Изъ всей этой безобразной партіи только у Петра Киръевскаго и у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра".

Казалось, такимъ образомъ, что старые идейные враги готовились дать другь другу послъдній, ръшптельный бой. Полемика между новыми органами, на самомъ дълъ, не замедлила вспыхнуть. Временами она принимала весьма запальчивый характеръ. Но вотъ что необходимо отмътить. Столкно-

венія были тъмъ остръе, чъмъ отдаленнъе отъ текущихъ практическихъ залачъ стояли дебатируемые вопросы. Немалые споры были подняты, напримъръ, по вопросу о сельской общинъ. Но любопытно, что все острее спора было направлено не на обсуждение роли общиннаго землевладънія въ современной Россіи, а на разръшеніе вопроса объ историческомъ происхожденіи обшины. Что такое наша община продуктъ правительственной фискальной политики или исконное бытовое явленіе русской жизни?-Вотъ вопросъ, по которому западникъ и славянофилъ готовы были къ самымъ пылкимъ взаимнымъ схваткамъ, какъ будто дъло шло о животрепещущей злобъ дня, а не



А. А. Закревскій (съ портр. Дау).

о кабинетно-академической, научной проблемѣ. И тѣ же идейные враги очень гладко столковались другъ съ другомъ въ редакціонныхъ комиссіяхъ по дѣйствительно актуальному вопросу о томъ, какъ должно отнестись законодательство къ установленію тѣхъ или иныхъ формъ землепользованія въ освобождаемой русской деревнѣ: тѣ и другіе одинаково сошлись на томъ, что законодательство просто должно стать на почву признанія существующаго факта. Горячая полемика вспыхнула тогда же между двумя названными лагерями по поводу появившейся въ "Русской Бесѣдъ" статьи Тертія Филиппова о женской долѣ по русскимъ народнымъ пѣснямъ. Не менѣе жгучимъ поводомъ для журнальныхъ схватокъ послужила допущенная на страницы той же "Русской Бесѣды" некрасивая выходка оріенталиста В. В. Григорьева

противъ покойнаго уже Грановскаго. Конечно, и самый фактъ расхожденія по вопросамъ такого рода и тъ воззрънія, которыя высказывались при этомъ представителями названныхъ теченій, съ ясностью обозначали все различіе направленій, вкусовъ, пріемовъ мысли и психическихъ организацій людей того и другого лагеря. И все же, какъ ни глубока была эта пролегавшая между ними раздъльная борозда, она не могла заслонить собою того важнъйшаго факта, что по самому главному и основному очередному вопросу русской жизни—по вопросу объ отмънъ кръпостного права—западники и славянофилы оказывались не врагами, а товарищами по оружію. По общему складу всего своего міросозерцанія они отталкивались другь отъ друга; но властные запросы текущаго дня, быть-можетъ, непримътно для нихъ самихъ, смыкали ихъ ряды. Они никогда не могли бы столковаться относительно общихъ историческихъ судебъ Россіи и ея роли во всемірной цивилизаціи, но непосредственныя, сегодняшнія задачи превращали ихъ въ согласныхъ сотрудниковъ совмъстнаго дъла. А между тъмъ эти непосредственныя задачи были такъ громадны, такъ глубоко было тогда ихъ жизненное значеніе, что поневоль точки соприкосновенія между двумя привыкшими къ взаимной борьбъ общественными группами брали ръшительный перевъсъ надъ всъми ихъ теоретическими разногласіями и междоусобными личными счетами. И трудно сказать, какъ върнъе было бы назвать западниковъ и славянофиловъ въ этотъ знаменательный моментъ русской жизни: союзниками поневолъ или непріятелями по недоразумънію? Быть-можетъ, всего правильнъе очерчена сущность ихъ взаимныхъ отношеній въ великольпномъ по своей художественной образности опредъленіи Герцена: "Мы, какъ двуглавый орель, смотръли въ разныя стороны, но сердце у насъ билось одно".

Мы только что видъли, какъ устами Грановскаго и Хомякова объ пар-

Мы только что видъли, какъ устами Грановскаго и Хомякова объ партіи обмънялись взаимными эпитафіями. Это было при самомъ начальномъ выступленіи тъхъ и другихъ на поприще практической общественной работы. Но, выйдя на это поприще, и западники и славянофилы скоро почувствовали потребность стать плечо о плечо. И въ пылу совмъстной работы они научились обоюдно цънить положительныя стороны другъ друга въ большей мъръ, нежели во время своихъ прежнихъ словесныхъ діалектическихъ дуэлей.

Надо сказать, что эти объединительныя наклонности въ виду грандіозной важности предстоящей общей задачи не ограничились кругомъ славянофиловъ и западниковъ. Концентрація общественныхъ силъ шла и дальше, захватывая круги, расположенные и правѣе и лѣвѣе двухъ крупныхъ центральныхъ общественныхъ группъ. Западникъ Кавелинъ не задумался протянуть тогда руку стороннику "офиціальной народности" и своему давнему антагонисту по научной полемикѣ—Погодину только потому, что онъ подмътилъ у послѣдняго живое и даже горячее отношеніе къ вопросу о необходимости преобразованій и прежде всего отмѣны крѣпостного права. Замѣча-

тельно въ этомъ отношеніи письмо Кавелина къ Погодину отъ 3 ноября 1855 г. "Время теперь такое, —пишетъ Кавелинъ, —что всѣмъ честнымъ и благомыслящимъ людямъ въ Россіи надобно забыть о взаимныхъ неудовольствіяхъ, личныхъ, литературныхъ и научныхъ и оставить несогласіе въ образѣ мыслей на второй планъ, а на первый —единство, довѣріе взаимное, соглашеніе хоть въ томъ, въ чемъ согласиться можно, а такихъ пунктовъ гораздо больше, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Теперь больше, чѣмъ когда-нибудь, можетъ-быть, столько же, сколько въ 1612 г., Россія требуетъ вѣрной службы отъ своихъ сыновъ и знать не хочетъ ихъ маленькихъ несогласій... Много и много надо бы перетолковать, особенно людямъ разно-

мыслящимъ, чтобъ не поддерживать духа раздвоенія, ненависти и подозрѣній въ теперешнее трудное и многозначительное время. Мнъ все такъ кажется, что большая часть людей у насъ на Руси враждуетъ по недоразумънію, оттого, что въ споры входитъ много личнаго, чего можно избъгнуть, если переговорить серьезно и съ любовью, въ твердомъ намъреніи уважить справедливыя притязанія противной стороны. Думаю, что вы всего легче могли бы это сдълать съ своей стороны, Михаилъ Петровичъ! Я разумъю, что вы всего бы лучше и ръшительнъе могли бы быть звеномъ примиренія". Этотъ призывъ, очевидно, не остался безъ отклика, потому что между Кавелинымъ и Погодинымъ съ той поры завязалась оживленная переписка.

Нельзя объяснять этого шага Кавелина его личнымъ прекраснодушіемъ: во-первыхъ,



М. Н. Катковъ (Дашк. собр.).

"прекраснодушіе" вовсе не было Кавелину свойственно; во-вторыхъ, приведенное письмо—лишь одинъ изъ многихъ симптомовъ подобнаго настроенія, проявлявшагося тогда въ разнообразныхъ общественныхъ кругахъ. Если западникъ Кавелинъ протягивалъ руку стороннику "офиціальной народности" Погодину, то, съ другой стороны, славянофильская "Русская Бесъда" при своемъ появленіи была привътствуема съ крайняго лѣваго фланга тогдашней журналистики. Вотъ что писалъ тогдашній органъ нарождавшагося соціалистическаго народничества — "Современникъ": "Мы можемъ ошибиться, но у насъ есть твердое убъжденіе, что "Русской Бесъдъ" такъ или иначе суждено играть благородную и благотворную роль въ русской литературъ. Какъ бы ни проявились убъжденія людей, соединя-

ющихся въ "Бесѣдѣ", въ основѣ ихъ убѣжденій лежитъ начало животворящее—безкорыстная и глубокая любовь къ Россіи; а такая основа уже сама собою исключаетъ апатію, разрѣшающуюся въ дѣятельность рутинную, безплодную".

Со стороны редакціи "Современника", во главъ которой стоялъ тогда Чернышевскій, это не было сознательнымъ закрываніемъ глазъ на разницу въ убъжденіяхъ; это было лишь трезвое пониманіе того, что для даннаго момента, для интересовъ того текущаго, очередного дѣла, которое пріобрътало для страны первенствующую важность, пункты соприкосновенія между сторонниками эмансипаціи получали гораздо болфе высокую общественную ценность, нежели все разъединявшія ихъ разногласія. Эта мысль съ полной отчетливостью была выражена "Современникомъ" уже послъ того, какъ ему пришлось не разъ полемизировать съ "Русской Бесъдой" по различнымъ отдъльнымъ вопросамъ. "Всъ статьи ("Русской Бесъды"), — писалъ "Современникъ", — сколько-нибудь выражающія духъ журнала, таковы, что ни одна не могла бы быть напечатана ни въ "Русскомъ Въстникъ", ни въ "Отечественныхъ Запискахъ", ни въ "Современникъ"... и однакоже, мы отъ искренняго сердца повторяемъ свое привътствіе "Русской Бесъдъ", желаемъ ей долгаго, полнаго силы существованія... Разногласіе между убъжденіями славянофиловъ, органомъ которыхъ хочетъ быть "Русская Бесъда", и убъжденіями людей, противъ которыхъ они возстаютъ, касается многихъ очень важныхъ вопросовъ... Но въ другихъ, е щ е болье существенныхъ стремленіяхъ противники совершенно сходятся, мы въ томъ убъждены... Согласіе въ сущности стремленій такъ сильно, что споръ возможенъ только объ отвлеченныхъ и потому туманныхъ вопросахъ; какъ скоро споръ переносится на твердую почву дъйствительности, касается чего-нибудь практическаго въ наукъ или жизни, -- коренному разногласію нътъ мъста" 1). Съ своей стороны, и наиболъе чуткіе къ практическимъ запросамъ жизни славянофилы обнаруживали готовность признать положительныя заслуги своихъ идейныхъ противниковъ. Писалъ же Иванъ Аксаковъ въ октябръ 1855 г.: "Требованія эмансипаціи, желъзныхъ дорогъ и проч. и проч., сливающіяся теперь въ одинъ общій гуль по всей Россіи, первоначально возникли не отъ насъ, а отъ западниковъ".

Объясняются ли эти объединительныя стремленія тѣмъ взрывомъ энтузіазма, который охватилъ передовые круги общества послѣ изданія первыхъ рескриптовъ по крестьянскому дѣлу? Я склоненъ думать, что въ основѣ этихъ взаимныхъ сближеній лежалъ вовсе не порывъ чувства, а естественное слѣдствіе того, что мы называемъ "силою вещей".

<sup>1)</sup> Курсивъ нашъ. А. К.

Дъйствительно, велико было то оптимистическое одушевленіе, которое почувствовали при первыхъ ръшительныхъ шагахъ правительства по крестьянскому дълу всъ передовые общественные элементы безъ различія партійныхъ оттънковъ, отъ Погодина и Аксаковыхъ и до Герцена и Чернышевскаго включительно. — Въ этотъ моментъ Аксаковъ восклицалъ въ стихахъ: "Дню вчерашнему—забвенье, дню грядущему—привътъ"; Герценъ писалъ восторженную статью съ эпиграфомъ "Ты побъдилъ, Галилеянинъ!" и даже Чернышевскій, отложивъ въ сторону всякія сомнѣнія и критическія оговорки, привътствовалъ рескриптъ на имя Назимова одушевленнымъ панегирикомъ: "Благословеніе, объщанное миротворцамъ и кроткимъ,—писалъ онъ,—увънчаетъ Александра II счастьемъ, какимъ не былъ увънчанъ еще никто

изъ государей Европы,— счастьемъ одному начать и совершить освобождение своихъ подданныхъ".

Конечно, этотъ довърчивый энтузіазмъ не могъ быть долговременнымъ. Лишь только началась черная работа по подготовкъ сложной реформы, вскрылись противоположные интересы затронутыхъ реформою общественныхъ классовъ и группъ, и пошла тяжелая и затяжная борьба около каждаго параграфа обсуждаемыхъ проектовъ, праздничные восторги тотчасъ смѣнились будничными заботами, тревогами и разочарованіями. Но эта-то именно черная работа надъ великой реформой и выдвинула основанія для тъхъ новыхъ общественныхъ



Р. А. Кокоревъ (изъ Бахр. собр. въ Ист. Музев).

группировокъ, въ которыхъ растворились старыя партіи, уже утрачивавшія такимъ образомъ былыя побужденія къ взаимной борьбѣ во имя прежнихъ лозунговъ.

Напротивъ, въ моментъ восторговъ прогрессивнаго общества передъ первыми рескриптами еще свъжи были предшествующія теоретическія разногласія, и попытки къ объединенію, тогда уже начавшіяся, все еще встръчали съ разныхъ сторонъ сдержанный холодокъ. Всѣ ликовали, но каждый—въ своемъ приходъ.

Это обстоятельство наглядно выразилось въ исторіи того объда, который быль устроенъ въ Москвъ 28 декабря 1857 г. съ цълью ознаменовать изданіе рескрипта 20 ноября. Устроители объда—з а п а д н и к и Кавелинъ и Катковъ—

очень желали придать этой общественной манифестаціи междупартійный и возможно болъе широкій характеръ. Съ этою цълью Кавелинъ привлекъ къ участію и Погодина. Однако московскіе славянофилы въ полномъ своемъ составъ отказались отъ участія въ объдъ. Объдъ прошелъ прекрасно и произвелъ сильное впечатлъніе, какъ первая серьезная общественная политическая манифестація. Погодинъ такъ и записалъ тогда же въ своемъ дневникъ: "Объдъ имълъ значеніе, какъ первое выраженіе свободы чувствъ мимо правительства"... Тосты на объдъ были произнесены Катковымъ, Станкевичемъ, Павловымъ, Погодинымъ, Бабстомъ, Кавелинымъ и Кокоревымъ. Катковъ говорилъ первымъ и началъ свою рѣчь съ выраженія радости по случаю того, что ему и его современникамъ довелось жить въ одну изъ такихъ эпохъ, когда люди "съ усиленнымъ біеніемъ сердца" сливаются въ общемъ дълъ и въ общемъ чувствъ. Онъ говорилъ далъе о томъ, что единодушіе охватило всю мыслящую Русь и что такая минута не можетъ пропасть даромъ и не забудется въ исторіи. Павловъ провозгласиль тость за того, кто призываетъ свою върную Россію на подвигъ правды и добра. Погодинъ говорилъ о дворянствъ и его всегдашней готовности къ жертвамъ на общее благо государства и высказываль увфренность въ томъ, что дворянство и теперь не останется равнодушнымъ къ предоставляющемуся ему новому великому гражданскому и человъческому подвигу. Бабстъ первый поставилъ точку на і и вмъсто употребленныхъ предшествовавшими ораторами описательныхъ выраженій о "святомъ дълъ" или "подвигъ правды и добра" прямо произнесъ слова-"уничтожение кръпостного труда", и посвятилъ свою ръчь выясненію того, какое великое значеніе получить свободный трудъ для всей жизни государства. Кавелинъ говорилъ о томъ, какъ давно уже лучшіе люди многихъ поколъній ожидали отмъны рабства, и кончилъ призывомъ къ смягченію сердецъ и водворенію повсюду любви и мира. Въ заключеніе краткое слово сказалъ Кокоревъ, выразившій пожеланіе, чтобы процессъ мыслей, ведущихъ ко благу крестьянъ, не прерывался у всъхъ и по возвращеній съ этого торжества въ свои жилища. Черезъ нъсколько дней Кокоревъ напечаталъ въ "Русскомъ Въстникъ" другую ръчь, болъе обширную, которую онъ приготовилъ для объда, но не произнесъ и въ которой онъ призывалъ купцовъ и другихъ капиталистовъ собрать путемъ пожертвованій капиталь для выкупа земельныхъ надъловь въ пользу крестьянъ. Въ январъ 1858 г. Кокоревъ уже у себя устроилъ второй объдъ, тоже посвященный обсужденію крестьянскаго дела, и затемъ онъ замышлялъ целую банкетную кампанію, предполагая последовательно пріурочивать такіе банкеты къ отдельнымъ событіямъ въ области движенія крестьянскаго дъла. Этому плану не суждено было осуществиться. Недреманное око графа Закревскаго тотчасъ обратило вниманіе на этотъ "непорядокъ", и на продолженіе банкетовъ было наложено грозное начальственное veto. Любопытно, что въ числъ мотивовъ

этого запрещенія Закревскій подчеркиваль то обстоятельство, что иниціаторь объдовь Кокоревь не принадлежить къ дворянскому сословію, которое по Высочайшей воль призвано рышить вопрось объ уничтоженіи крыпостного права, и потому, по мнынію Закревскаго, устройство обыдовь Кокоревымь оскорбляеть достоинство всего сословія дворянь. Разумыется, этимь, во всякомь случаь характернымь для своего времени, мотивомь прикрывался простонапросто испугь власти передь самостоятельными проявленіями общественнаго мнынія.



Помъщики-политики (Трутовскаго).

Но почему же славянофилы отказались отъ участія въ объдъ 28 декабря? Въдь по существу они могли только присоединиться ко всему тому, что было высказано въ этомъ собраніи. Доводы, приведенные самими славянофилами въ объясненіе ихъ поступка, представляются мнъ неискренними. По словамъ Юрія Самарина, они считали, что банкетная демонстрація повредитъ крестьянскому дълу, подчеркнувъ сочувствіе этому дълу со стороны передовой интеллигенціи, находящейся на подозръніи у правительства, а по словамъ Кошелева—столь важное дъло вообще надлежало начинать "не съ кулебякой во рту и не съ бокаломъ шампанскаго, а съ молитвой". Несерьезность всёхъ этихъ отговорокъ доказана была, однако, уже тёмъ, что славянофилы въ полномъ составё явились на второй обёдъ, устроенный Кокоревымъ, и тамъ произнесли рёчи и Юрій Самаринъ и Кошелевъ.—Ни кулебяка, ни шампанское на этотъ разъ не шокировали Кошелева, а тактическія соображенія Самарина могли бы быть выставлены по отношенію ко второму обёду, такъ же какъ и по отношенію къ первому; не даромъ именно послѣ второго обёда участники были приглашены въ полицію для отобранія отъ нихъ подписки въ непроизнесеніи впредь рёчей. И вотъ я прихожу къ заключенію, что 28 декабря славянофилы просто-напросто не пожелали поддержать предпріятіе, затѣянное западниками, доказавъ тѣмъ, что общій взрывъ энтузіазма послѣ изданія ноябрьскихъ рескриптовъ не заслонилъ еще сразу преданій старой кружковщины.

Напротивъ того, послъдующая работа надъ реформой въ губернскихъ комитетахъ, въ редакціонныхъ комиссіяхъ быстро перетасовала старые кружки и партіп по совершенно новымъ группировкамъ. Этотъ процессъ, быть-можетъ, всего лучше символизировался тъснымъ сотрудничествомъ, установившимся ко времени открытія редакціонныхъ комиссій между Юріемъ Самаринымъ и Николаемъ Милютинымъ, который передъ открытіемъ этихъ комиссій, по свидътельству Ивана Аксакова, "числился западникомъ".

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ партійныхъ изданій ("Русская Бесъда", "Молва", "Парусъ") славянофилы развивали во всей чистотъ свою политическую теорію: "правительству—сила власти, земль—сила мньнія"; но эта теорія уже не задавала тона идейному движенію, и центръ тяжести идейной борьбы перемъстился въ другую плоскость. Славянофильское народничество быстро заслоняется народничествомъ соціалистическимъ, которое вдвигаетъ нъкоторыя изъ славянофильскихъ темъ (напр., тему объ общинъ) въ совершенно иную идейную оправу и соединяетъ ихъ съ совершенно иной соціально-политической программой. И прежняя борьба западничества и славянофильства смѣняется съ этого момента борьбой либеральнаго конституціонализма, демократическаго радикализма и соціалистическаго народничества ("Русскій Въстникъ", "Русское Слово", "Современникъ"). А надъ всъми этими разнообразными теченіями общественной мысли властно, порывисто и красиво носятся мощные звуки Герценскаго "Колокола". "Колоколъ" несомнънно имълъ ближайшія точки соприкосновенія съ каждымъ изъ названныхъ теченій и отъ каждаго изъ нихъ въ отдѣльности существенно отличался. Главная сила его заключалась все-таки въ той захватывающей, увлекательной вибраціи, съ какой разносиль онъ повсюду негодующій протесть противъ пережитковъ "стараго порядка".

Такъ въ непосредственной связи съ разработкой крестьянской реформы совершилась ликвидація старыхъ общественныхъ партій, и возникли зародыши новыхъ общественныхъ направленій.

Теперь съ вершинъ передовой интеллигентской мысли того времени спустимся къ рядовой общественной массъ и посмотримъ, каковы были ея отклики на послъдовательный ходъ событій, связанныхъ съ подготовкой крестьянской реформы. Здъсь передъ нами развертывается знаменательная картина. И столичное и провинціальное общество, первоначально встрътившее наступленіе новаго царствованія въ какомъ-то растерянно-неопредъленномъ настроеніи, вскоръ приходитъ въ величайшее возбужденіе, лишь только стало извъстно окончательное ръшеніе правительства приступить къ ликвидаціи

кръпостного права. Съ этого момента прежней сонной апатіи, обволакивавшей до того всъ стороны общественной жизни, какъ не бывало. Кто съ радостной готовностью привътствовать наступление новыхъ порядковъ, кто-съ пъною у рта и скрежетомъ зубовнымъ отъ гнѣва на ненавистныхъ преобразователей, кто — съ надеждой на лучшее будущее, кто-со страхомъ передъ неизбъжностью всеобщаго развала, — но всъ съ одинаковой возбужденностью и одинаковымъ сознаніемъ въ невозможности безучастнаго отношенія къ тому, что кругомъ происходитъ, усиленно принялись спорить, писать, развъдывать политическія новости, отстаивать и распространять свои мнѣнія на различные вопросы, связанные съ реформой, словомъ — начали жить той повы-



Мужичокъ, следящій за прогрессомъ ("Искра", 1859).

шенной общей жизнью, которая отличаетъ сознательнаго гражданина отъ коптящаго небо обывателя.

Первые слухи относительно образованія новаго секретнаго комитета по крестьянскому дѣлу вызвали въ обществѣ довольно смутное впечатлѣніе. Наиболѣе богатые и наиболѣе трусливые помѣщики не замедлили, впрочемъ, толпами кинуться за границу. Въ письмахъ того времени нерѣдко попадаются указанія на это явленіе: "нашихъ столько за границею,—читаемъ въ одномъ письмѣ,—что увѣряютъ, что надо ѣхать за границу, чтобы видѣться съ русскими"; "отъѣзжающихъ за границу такъ много, — сказано въ другомъ письмѣ,—что имена ихъ раздвигаютъ объемъ газетъ". А у тѣхъ, кто не хотѣлъ или не могъ уѣхать, на душѣ прочно водворялись либо страхъ, либо недоумѣніе предъ неизвѣстностью ближайшаго будущаго. "У насъ разсказываютъ,—пишетъ одинъ орловскій помѣщикъ знакомому въ Петербургъ въ на-

чаль 1857 г.,—что составляется положение о свободь крестьянь. Это насъ сильно безпокоить, потому что такой переходъ насъ всъхъ разорить, все у насъ растащуть. Квартирующие у насъ въ Трубчевскъ военные тоже говорили, что будто бы этого Англія требуеть, а дворовые уши навострили". Это—образчикъ размышленій помъщика, свыкшагося съ върой въ то, что внъ кръпостного права нътъ спасенія. Надо замътить, однако, что и въ разсу-



Deflysgalle Coolabe suranne, labor les mysa:

га и немного мыслящихъ. Горячо было принялись мы за обсужденіе могущаго быть у насъ лучшаго порядка, лучшихъ отношеній насъ, владъльцевъ, къ крестьянамъ нашимъ, но—увы!—первый шагъ, первое столкновеніе съ властью высшею разрушило все. Видно, еще долго ждать нашихъ лучшихъ дней". Любопытно указаніе этого письма на то, что и въ глубокой провинціи въ это время уже появлялись попытки группироваться въ кружки для со-

жденіяхъ болѣе просвѣщенно настроенныхъ помъщиковъ въ этотъ моментъ не замъчается увъренности и ясности взгляда. Очень характерно въ этомъ отношении слъдующее письмо помъщика Новомосковскаго уъзда къ пріятелю: "Мнъ родное пепелище дорого по воспоминаніямъ, хотя не могу ска зать, чтобъ званіе помъщика мнъ было по душъ. Не знаю, какъ у васъ, въ нашемъ краю многіе и много стали говорить объ этомъ важномъ вопросъ человъчества, т.-е. о помъщичествъ, но се qui s'en suit; говорить-но, видно, дълать еще не время! Проекты летятъ тысячами, но всѣ неудовлетворительны; хочется всъмъ, чтобы и козы были сыты и съно цъло. Всякій здравый умъ сознаетъ, что настоящій порядокъ и нельпъ и безнравствененъ и не только убыточенъ для обоихъ сословій, но безусловно есть непреодолимая преграда ко всякому развитію. Есть и у насъ маленькій кружокъ пріятелей, сочувствующихъ и понимающихъ другъ друвмъстной разработки крестьянскаго вопроса, но иниціаторы такихъ попытокъ не чувствовали подъ ногами твердой почвы. Притомъ, даже и наиболѣе благожелательнымъ къ реформъ помъщикамъ еще не доставало яснаго представленія о возможной программѣ предстоящей реформы. "Всѣ говорятъ, — пишетъ тогда же одинъ петербургскій помъщикъ: — надобно, надобно, такъ не можетъ оставаться дъло, а какъ только до дъла, — не знаютъ, за что взяться,

и теряются".

И устрашенные и окрыленные надеждами одинаково испытывали въ это время чувство какого-то неопредъленнаго ожиданія. "Диковинное настало время! на кого ни посмотришь, каждый и всѣ ждутъ чего-то", замъчаетъ въ письмъ одинъ умный симбирскій помъщикъ, рисуя настроеніе окружающаго общества. Но это ожиданіе носило еще характеръ смутный и неувъренный. Кръпостники старались убъдить сами себя вопреки волновавшимъ ихъ предчувствіямъ, что отмѣна крѣпостного права — вещь совершенно несбыточная; а тъ, кто тяготились существуюшимъ положеніемъ, не рѣшались довѣряться своимъ надеждамъ, которыя столько уже разъ были обмануты. И всеобщее напряженіе еще не прорывалось наружу. Въ этотъ именно моментъ Некрасовъ писалъ:



Moutrais chosoda recercie cocustice hospidendout Buspanor korano pombreno de combano mante esta e sour en o manero apoil Cidonto a objecamen

«Въ столицъ шумъ, гремятъ витіи, Бичул рабство, зло и ложь, А тамъ во глубинъ Россіи Что тамъ? Богъ знаетъ, не поймешь! Надъ всей равниной безпредъльной Стоитъ такая тишина, Какъ будто впала въ сонъ смертельный Давно дремавшая страна».

Такъ казалось поэту изъ окошка петербургской квартиры. На самомъ дълъ страна находилась наканунъ шумнаго взрыва общественнаго возбужденія. Искрой, произведшей этотъ взрывъ, явился рескриптъ на имя виленскаго генералъ-губернатора Назимова, который содержалъ въ себъ косвенное приглашеніе по адресу всего дворянства имперіи принять непосредственное участіе въ подготовкъ реформы въ лицъ выборныхъ отъ дворянства губернскихъ комитетовъ по крестьянскому дълу. Непосредственное впечатлъніе, произведенное этимъ рескриптомъ на людей, которые сочувствовали реформъ, хорошо выразилось въ письмъ князя Оболенскаго къ А. В. Головнину отъ

23 декабря 1857 г.: "Какъ описать вамъ наше удивленіе при полученіи послѣднихъ извѣстій? Великому дѣлу положено начало и какое прекрасное начало! Господь умудряетъ слѣпцовъ, сказано въ Писаніи, и въ этомъ дѣлѣ нельзя не признать Его видимаго присутствія. Ничто не обѣщало такого прекраснаго результата: ни приготовительная работа, ни качества большинства дѣятелей. Будущее намъ, конечно, неизвѣстно, но каково бы оно ни было, оно не уменьшитъ значенія сей великолѣпной страницы въ исторіи государя... Вамъ, какъ одному изъ главныхъ дѣятелей, слава, честь и благодареніе, но какъ не позавидовать счастію Ланского, знаетъ себѣ подписываетъ одинъ циркуляръ за другимъ и прямо идетъ въ безсмертіе въ розовомъ галстукѣ и клѣтчатыхъ штанахъ!"

Открытіе губернскихъ комитетовъ не оставляло уже никакого сомнѣнія въ томъ, что дъло реформы вышло изъ области неопредъленныхъ предположеній и вступило на путь практической разработки. Тогда-то встрененулись вст и каждый, одни-для того, чтобы помочь по мтрт силъ осуществленію великаго преобразованія, другіе—для того, чтобы спасти, что еще можно, изъ своихъ сословныхъ преимуществъ и матеріальныхъ выгодъ при неизбъжной уже ликвидаціи кръпостныхъ отношеній. И столица и провинція стали неузнаваемы. И тамъ и здъсь жизнь забила ключомъ. Русскій посланникъ въ Вънъ Балабинъ, пріъхавъ въ Петербургъ въ іюнъ 1858 г., писалъ въ Парижъ къ гр. Киселеву: "Вы рискуете теперь, прівхавъ въ Россію, не узнать ее. По внъшности все кажется то же, но вы чувствуете, что начинается новая эра".—"Здъсь, въ Петербургъ,—писалъ Кавелинъ Погодину,—общественное мнъніе расправляетъ все болье и болье крылья. Нельзя и узнать больше этого караванъ-сарая солдатизма, палокъ и невъжества, все говорить, все толкуетъ, и чрезъ это, разумъется, учится". Но это возбуждение не ограничивалось уже однимъ Петербургомъ. Провинція представляла такое же зрълище взбудораженнаго муравейника. "Крестьянскій вопросъ, —повъствуетъ одинъ современникъ, -- поднялъ все на ноги, все заглушилъ, затмилъ и поглотилъ собою, многіе съ ума сошли, многіе умерли. Нътъ ни палатъ, ни дома, ни хижины, гдъ бы днемъ и ночью не думалъ, не безпокоился, не робълъ большой и малый владълецъ".

Выразительная картина общаго повышеннаго настроенія въ провинціи послѣ открытія губернскихъ комитетовъ набросана была въ новогоднемъ номерѣ "Сѣверной Пчелы" за 1861 г. "Толки и сужденія,—читаемъ въ статьѣ этой газеты,—не ограничивались стѣнами комитетовъ. Ими были заняты не только всѣ безъ исключенія сословія землевладѣльцевъ, но и лица, не имѣвшія поземельныхъ собственностей изъ всѣхъ вообще сословій. И въ роскошныхъ палатахъ губернскихъ богачей, и въ скромныхъ усадьбахъ небогатыхъ помѣщиковъ, и въ домикахъ сельскихъ причтовъ, и въ купеческихъ конторахъ, и въ квартирахъ чиновниковъ,—вездѣ слышались одни и тѣ же разсужденія—



(Альбомъ Павлова. Этнограф. отд. Румянц. музея). Великороссіяне Новохоперскаго уѣзда.



о крестьянскомъ дѣлѣ. Въ два послѣдніе года провинція росла не по днямъ, а по часамъ: взглядъ ея расширился и уяснился. Въ самыхъ глухихъ городахъ, гдѣ до сихъ поръ всѣ насущные интересы состояли въ картахъ, водкѣ, взяткахъ и сплетняхъ, являются публичныя библіотеки, журналы и газеты выписываются десятками экземпляровъ... Долго жившіе въ провинціи и оставившіе ее года три-четыре передъ симъ, глазамъ, ушамъ своимъ не вѣрятъ, глядя на обновленную, переродившуюся свою родину, вездѣ пробудилась и воспрянула умственная дѣятельность". Далѣе въ цитируемой статьѣ отмѣчаются тѣ послѣдовательные моменты, черезъ которые проходила мысль рядовой массы провинціальнаго дворянства при постепенномъ освоеніи съ началами намѣченной реформы. Сначала, говорится здѣсь, громадное большинство помѣщиковъ провозглашало дружнымъ хоромъ: "безъ крѣпостного права

мы погибнемъ!" Мало-по-малу начала, однако, пробиваться на поверхность общаго сознанія иная мысль: "современное положеніе нестериимо, нужно, чтобы насъ освободили отъ крестьянъ"; впрочемъ, эта мысль соединялась еще съ твердымъ убъжденіемъ въ томъ, что и крестьянскія усадьбы и вся земля должны остаться цъликомъ собственностью помъщиковъ. Затъмъ стали соглашаться и на продажу крестьянамъ усадебъ, разумъется, за хорошія деньги. Пришла, однако, и такая пора, когда изъ перекрестнаго столкновенія различныхъ воззрѣній и доводовъ стала вырисовываться въ сознаніи большинства необходимость пойти и на предоставление освобождаемому крестьянину полевого надъла.

Возможно, что цитированная статья "Съверной Пчелы" нъсколько сгущала радужныя



П. Н. Дубровинъ.

краски изображаемой ею картины. Однако нельзя сомнъваться въ томъ, что основное явленіе—сильное оживленіе общественной мысли—было подмѣчено совершенно согласно съ дъйствительностью: слишкомъ много указаній, идущихъ при томъ съ разнообразныхъ сторонъ, имѣемъ мы на это явленіе отъ того времени.

На ряду съ этимъ явленіемъ намѣчалось и другое: возбужденіе общества быстро начало принимать форму опредѣленныхъ общественныхъ группировокъ. Въ частныхъ письмахъ того времени встрѣчаемъ любопытныя указанія на то, какое впечатлѣніе новизны и неожиданности производило это обстоятельство на внимательныхъ наблюдателей тогдашней жизни. Вотъ что читаемъ, напримѣръ, въ письмѣ Головина къ издателю брюссельской газеты

"Le Nord" Погенполю: "и съ той и съ другой стороны есть des modérés, des ultra conservateurs et des ultra progressistes; но главное состоитъ въ томъ, что эти лагери, находившіеся до сихъ поръ въ тъни, не выдълялись и вдругъ ръзко обозначились, разбивъ дворянское общество Россіи какъ бы на политическія партіи. Это новое явленіе въ русской исторіи. Бывало, дворъ раздълялся на партіи, но никогда не было, чтобы все дворянское сословіе группировалось въ партіи. Порваны старинныя дружескія связи, потому что явилась разность въ убъжденіяхъ по вопросу объ эмансипаціи, взамънъ того завязались новыя связи, вслъдствіе одинаковости взглядовъ на этотъ предметъ".

Я не буду останавливаться на характеристикъ этихъ новыхъ группировокъ въ средъ землевладъльческаго дворянства того времени. Такую характеристику читатель найдетъ въ другихъ статьяхъ настоящаго изданія, въ которыхъ ръчь пойдетъ объ исторіи работъ дворянскихъ губернскихъ комитетовъ. Замъчу лишь вкратцъ, что, какъ окончательно доказано недавними изслъдованіями А. А. Корнилова, эти группировки сильнъе всего обусловливались различіемъ помъщичьихъ интересовъ разнообразныхъ полосъ Россіи въ связи съ различіемъ условій помѣщичьяго хозяйства въ каждой изъ этихъ полосъ. Разумъется, извъстную роль играли здъсь и различія въ размърахъ землевладънія у той или иной группы помъщиковъ. Это была по преимуществу борьба интересовъ, а не борьба отвлеченныхъ идеологическихъ построеній. Тъмъ энергичнъе она велась, тъмъ сильнъе она захватывала обширные круги мъстнаго общества. Въ нъкоторыхъ комитетахъ столкновенія представителей различныхъ направленій принимали столь обостренный характеръ, что дъю доходило до бурныхъ сценъ и тяжелыхъ личныхъ оскорбленій. Юрій Самаринъ сообщаль въ одномъ изъ своихъ писемъ, что онъ является въ засъданія комитета (онъ работаль въ самарскомъ комитеть) не иначе, какъ съ револьверомъ въ карманъ и даже въ виду угрожающаго положенія противниковъ вынужденъ былъ завести для себя изъ собственныхъ дворовыхъ тѣлохранительный отрядъ.

И, однако, тотъ же Самаринъ признавался въ другомъ письмъ: "Временами бываетъ страшно тяжело, а все же въ тысячу разъ лучше прежней спячки".

Поднявшаяся открытая борьба противоположныхъ интересовъ не только оживила общественную жизнь и наполнила ее серьезнымъ содержаніемъ, но и принесла несомнѣнную пользу для самаго дѣла реформы. Конечно, въ губернскихъ комитетахъ относящіеся до реформы вопросы получали болѣе или менѣе одностороннюю постановку, при чемъ принимались во вниманіе прежде всего интересы дворянскаго сословія. Не только представители партіи большинства каждаго комитета, но и представители меньшинства, какъ по-казано съ полной отчетливостью въ изслѣдованіяхъ г. Корнилова, стояли на

той же почвѣ защиты интересовъ землевладѣльческаго дворянства. Но даже и при этомъ неблагопріятномъ условіи чисто сословнаго состава комитетовъ, открытая борьба общественныхъ партій принесла свои положительные результаты, сразу раздвинувъ рамки реформы гораздо шире того, чѣмъ первоначально предполагали ограничиться петербургскія правящія сферы. Извѣстно, что идея выкупа крестьянскихъ надѣловъ въ собственность крестьянскихъ обществъ, о которой первоначально правительство не хотѣло и слышать, была выдвинута изъ среды комитетовъ и не безъ борьбы съ административными препятствіями, въ концѣ-концовъ, была включена въ кругъ вопросовъ, предоставленныхъ для открытаго обсужденія.

Закрытіе губернскихъ комитетовъ по окончаніи ими работъ во многихъ мъстахъ сопровождалось торжественными объдами и ръчами. Въ Харьковъ члены комитета подписали составленный ими проектъ особо изготовленными бронзовыми перьями съ буквами А. П. и съ надписями на ручкахъ: "24 марта 1859 г. Харьковъ". Перья эти затъмъ были взяты членами для храненія ихъ въ ихъ приходскихъ церквахъ. Все это черты, характерныя для обозначенія того подъема, который испытывало мъстное общество въ связи съ участіемъ въ крестьянской реформъ. – Разумъется, такое настроеніе раздълялось не всъми. По случаю закрытія казанскаго губернскаго комитета въ апрълъ 1859 года "Русскій Дневникъ" писалъ: "въ городъ, какъ и всегда, на этотъ разъ двѣ партіи — одна



Д. В. Васильевъ (Ярославскій).

хочеть объдовъ, ръчей, шампанскаго; другая — ничего не хочетъ, т.-е. ни объдовъ, ни ръчей, ни даже отмъны кръпостного состоянія". Но уже самое раздъленіе на партіи повышало пульсъ мъстной общественной жизни.

Послѣдовавшій затѣмъ вызовъ въ Петербургъ представителей отъ губернскихъ комитетовъ для объясненій съ редакціонными комиссіями далъ новый толчокъ напряженію общественной атмосферы. Извѣстны тѣ шумныя событія, которымъ сопровождалось появленіе въ Петербургъ такъ называемыхъ "депутатовъ перваго призыва". Зимой 1859 г. Петербургъ вообще былъ наводненъ массою пріѣзжаго изъ провинціи люда—предводителями дворянства, членами комитетовъ и т. п. Всѣ эти люди группировались около "депутатовъ перваго призыва" и умножали собою численность созывавшихся ими частныхъ совѣщаній. Депутаты отнеслись къ трудамъ редакціонныхъ комиссій съ рѣзкимъ осужденіемъ, усмотрѣвъ въ этихъ трудахъ разрушительныя тен-

денцін по отношенію къ правамъ и интересамъ дворянства. Ограниченіе роли депутатовъ представленіемъ однихъ только соображеній на труды редакціонныхъ комиссій и притомъ преимущественно со стороны мъстныхъ условій той или иной губерніи еще болье раздражало депутатовь, такъ какъ они претендовали на участіе въ переръшеніи самыхъ постановленій редакціонныхъ комиссій. И вотъ начались шумныя частныя совфшанія депутатовъ о подачф государю адреса о томъ, чтобы дъло было окончательно ръшено помимо редакціонныхъ комиссій на особомъ собраніи выборныхъ отъ дворянъ. Появилось нъсколько проектовъ всеподданнъйшаго адреса. Одинъ проектъ былъ составленъ Безобразовымъ, сторонникомъ сословнаго дворянскаго собора, другой проектъ составилъ Кошелевъ, появился затъмъ третій, компромиссный проектъ, никого не удовлетворявшій, и именно потому, быть-можетъ, многихъ около себя объединившій; отдъльное всеподданнъйшее письмо подалъ депутатъ симбирскаго комитета Шидловскій. Всъ эти адресы такъ или иначе проводили мысль о томъ, чтобы окончательная разработка крестьянскаго дъла была изъята изъ рукъ редакціонныхъ комиссій и поручена собранію особыхъ уполномоченныхъ отъ дворянъ. Особый характеръ носилъ совокупный адресъ депутатовъ Унковскаго, Хрущева, Шретера, Дубровина и Васильева: здъсь говорилось о необходимости немедленнаго выкупа, введенія всесословнаго земства, преобразованія суда, отвътственности мъстной администраціи передъ судомъ и свободы печати. Михаилъ Безобразовъ подалъ государю отъ себя лично записку, наполненную, съ одной стороны, страшной бранью на конституціонныя стремленія либераловъ, съ другой стороны — весьма туманными разсужденіями о томъ, что самодержавіе не должно быть безгранично, но должно умфряться совъщательнымъ соборомъ олигархическаго состава.

Такъ въ вихрѣ этого сложнаго общественнаго броженія стали обрисовываться различныя теченія—охранительно-крѣпостническое, дворянско-олигархическое и либеральное, представители котораго считали, что съ паденіемъ крѣпостного права дворянство должно быть вознаграждено участіемъ въ мѣстномъ само-управленіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и весь строй управленія и гражданской жизни долженъ быть преобразованъ на правовыхъ началахъ.

Правительство отнеслось рѣзко отрицательно къ всему этому движенію, не дѣлая никакого различія между его отдѣльными разновидностями. Ни одинъ адресъ не былъ принятъ и всѣ податели адресовъ понесли большія или меньшія кары. Это обстоятельство вызвало сильный ропотъ въ дворянскихъ кругахъ и въ столицѣ и въ провинціи.—Между тѣмъ, какъ разъ во время отъѣзда изъ Петербурга депутатовъ перваго призыва—ноябрь и декабрь 1859 г.—во многихъ губерніяхъ предстоялъ созывъ дворянскихъ собраній. Правительство, основательно предполагая, что на этихъ собраніяхъ только что разыгравшіяся въ Петербургѣ событія найдутъ себѣ громкій откликъ, циркулярно предписало губернаторамъ не допускать на дворянскихъ собраніяхъ сужденій

по предметамъ, касающимся крестьянскаго вопроса. Этотъ циркуляръ лишь подлилъ масла въ огонь. Дворянскія собранія 1859 г. прошли очень бурно и ознаменовались рядомъ инцидентовъ политическаго характера. Дворянскія собранія повсюду признавали названный циркуляръ незаконнымъ, такъ какъ онъ противоръчилъ праву дворянства обсуждать вопросы о пользахъ и нуждахъ своего сословія, съ которыми крестьянское дъло тъснъйшимъ образомъ соприкасалось. Затъмъ въ нъкоторыхъ мъстахъ дворянскія собранія обращались непосредственно къ государю съ просьбой отмънить этотъ циркуляръ, а въ

Твери по предложенію Европеуса ръшено было даже пріостановить засъданія собранія впредь до полученія изъ Петербурга отвъта на такое прошеніе. — Во многихъ губерніяхъ дворянскія собранія составили адресы государю съ указаніемъ на необходимость одновременно съ отмъной кръпостного права преобразовать на новыхъ началахъ различныя части государственнаго устройства; здъсь преимушественно говорилось о всесословномъ земствъ, гласномъ судъ съ участіемъ присяжныхъ засъдателей, отвътственности передъ судомъ всѣхъ служащихъ, неприкосновенности личности, свободъ печати. Замъчательно, что всъ эти преобразованія были уже намъчены самимъ правительствомъ, а нѣкоторыя изъ нихъ даже находились уже въ стадіи офиціальной разработки, и, тъмъ не менъе, всъ такія



А. М. Унковскій (портр. Ярошенко).

заявленія дворянскихъ собраній были принимаемы въ высшихъ сферахъ съ крайнимъ неудовольствіемъ; дворянскимъ предводителямъ, допустившимъ вотированіе такихъ адресовъ, были объявлены выговоры, а въ Твери, гдѣ пререканія различныхъ партій приняли особенно острый характеръ, наиболѣе видные представители либеральной оппозиціи—Унковскій и Европеусъ—были подвергнуты безъ суда и разслѣдованія высылкѣ изъ Твери — Унковскій въ Вятку, Европеусъ — въ Пермь.

Между тъмъ въ Петербургъ вскоръ прибыли депутаты второго приглашенія отъ тъхъ 24 комитетовъ, проекты которыхъ до того еще не были разсмотръны редакціонными комиссіями. Депутаты второго приглашенія, принадлежавшіе, главнымъ образомъ, къ комитетамъ хлѣбородныхъ и западныхъ губерній, уже не предпринимали никакихъ политическихъ манифестацій и не обращались ни съ какими заявленіями на Высочайшее имя. Въ ихъ средъ ръшительно преобладало кръпостнически-охранительное теченіе. Они ръзко высказались противъ надъленія освобождаемыхъ крестьянъ землей, а также противъ крестьянскаго самоуправленія и требовали сохраненія за по-



И. А. Гончаровъ (портр. Крамского).

мъщиками возможно болъе широкой вотчинной власти. Они запальчиво нападали на редакціонныя комиссіи, обвиняя ихъ въ радикальномъ демократизмъ и даже коммунизмъ.

Такъ широкъ былъ діапазонъ общественной мысли, вскрывшійся въ различныхъ формахъ, лишь только общество получило возможность принять участіе въ разработкъ великой государственной реформы. На ряду съ проявленіями косности и близорукаго сословнаго эгоизма не замедлили обнаружиться и иныя теченія, сводившіяся къ сознанію необходимости связать крестьянскую реформу съ цълымъ кругомъ преобразованій, которыя ускорили бы переходъ Россіи къ началамъ правового порядка.

Правительство, съ своей стороны, поспъшило поставить не мало преградъ свободному развитію общественной мысли. Мы видъли только что, какъ сурово встрътило оно политическіе адресы дворянскихъ собраній 1859 г. — Еще раньше тяжкія цензурныя стъсненія пали на повременную печать.—Уже въ началъ 1858 г. поводомъ къ усиленію цензурнаго гнета было избрано напечатаніе въ "Современникъ" извъстной записки Кавелина по крестьянскому вопросу. — Самое слово "общественное мнъніе" пугало правительственныя сферы, какъ какой-нибудь жупелъ.—Когда на объдъ, данномъ въ Москвъ въ честь артиста Щепкина, Константинъ Аксаковъ провозгласилътостъ за "общественное мнъніе", это тотчасъ же было замъчено "на верху" съ большимъ неудовольствіемъ.

И все-таки, несмотря на всѣ эти ограниченія и преграды, несмотря на вынужденную усѣченность проявленій тѣхъ идей и стремленій, которыя назрѣвали тогда въ массѣ общества, работа всѣхъ сознательныхъ элементовъ населенія надъ подготовкой реформы 1861 года за первыя шесть лѣтъ царствованія Александра II по справедливости можетъ быть признана первымъ дебютомъ общественнаго мнѣнія въ Россіи, какъ одного изъ факторовъ политической жизни.

Не даромъ Хомяковъ, прочтя въ "Московскихъ Вѣдомостяхъ" некрологъ Грановскаго, писалъ Юрію Самарину: "Замѣтили ли вы похвалу Грановскому, какъ общественному русскому человѣку?.. Очень важно то, что это смѣли сказать и напечатать; царство Николая кончилось".

Хомяковъ оказался въ этомъ случаѣ тонкимъ наблюдателемъ: появленіе въ печати новаго выраженія дѣйствительно знаменуетъ иной разъ цѣлый этапъ въ ходѣ общественнаго развитія.

А. Кизеветтеръ.





## І. Начало законодательныхъ работъ.

## Е. И. Вишнянова.

мператоръ Николай I умеръ, не сумъвъ разръшить крестьянскаго вопроса и съ горькимъ сознаніемъ, что сдаетъ "свою команду" не въ полномъ порядкъ; вся работа была оставлена имъ Александру II.

Въ первые мъсяцы своего царствованія, когда еще шла война, новый императоръ вопреки ожиданіямъ общества не заявилъ себя сторонникомъ реформы; молчаніе императора получило опредъленный смыслъ послъ того, какъ министръ внутреннихъ дълъ Ланской, назначенный на этотъ постъ въ августъ 1855 г., объявилъ въ своемъ циркуляръ, что государь поручилъ ему "ненарушимо охранять права, вънценосными его предками дарованныя дворянству". Этотъ циркуляръ давалъ основаніе думать, что правительство совсъмъ не намърено касаться вопроса о кръпостномъ правъ. Кръпостники съ восторгомъ раскупали циркуляръ Ланского и начали успокоиваться въ увъренности, что никакихъ перемънъ и не будетъ. Но скоро высочайшій мани-

фестъ о заключеніи мира далъ новую пищу разнымъ толкамъ. Имѣя въ виду уступку части Бессарабіи и запрещеніе Россіи держать военный флотъ въ Черномъ морѣ, манифестъ указывалъ, что уступки эти неважны въ сравненіи съ тѣми выгодами, которыя можетъ дать миръ. При этомъ набрасывался довольно широкій, но очень неопредѣленный планъ реформъ внутренняго строя. Крѣпостники снова встревожились, и когда государь поѣхалъ въ Москву,

то генералъ-губернаторъ Закревскій, тоже кръпостникъ, обратился къ государю съ просьбой принять депутацію отъ московскихъ дворянъ и успокоить ихъ. Въ отвътъ на эту просьбу Александръ II и сказалъ свою знаменитую ръчь, которая ясно показала, что правительство дъйствительно имъетъ твердое намъреніе приступить къ реформъ кръпостныхъ отношеній. "Я узналъ, господа, -- сказалъ императоръ, --что между вами разнеслись слухи о намъреніи моемъ уничтожить кръпостное право. Въ отвращение разныхъ неосновательныхъ толковъ по предмету столь важному я считаю нужнымъ объявить вамъ, что я не имъю намъренія сдълать это теперь. Но, конечно, господа, сами вы знаете, что существующій порядокъ владънія душами не можетъ оставаться неизмън-



Александръ II (раб. О'Коннель).

нымъ. Лучше отмънить кръностное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само начнетъ отмъняться снизу. Прошу васъ, господа, подумать о томъ, какъ бы привести это въ исполненіе. Передайте слова мои дворянству для соображеній".

По возвращеніи государя въ Петербургъ былъ сдъланъ первый шагъ къ осуществленію заявленнаго государемъ ръшенія: Ланскому поручено было собрать въ Министерство Внутреннихъ Дълъ всъ производившіяся въ разное время и въ разныхъ въдомствахъ дъла объ устройствъ помъщичьихъ кре-

стьянъ, а товарищу министра Левшину-составить для государя историческую записку о кръпостномъ правъ въ Россіи и о мърахъ, принятыхъ къ ограничению его со времени Петра I. Кромъ того, правительство, еще не имъвшее опредъленнаго плана реформы и желавшее избъгнуть ръшительныхъ дъйствій, хотъло вызвать иниціативу со стороны самихъ дворянъ и съ этой цълью дало Левшину поручение "позондировать" по этому вопросу предводителей дворянства, которые льтомъ 1856 г. должны были съъхаться въ Москву по случаю коронаціи. Но попытки Левшина не увънчались успъхомъ: даже тъ дворяне, которые понимали неизбъжность реформы, не шли навстръчу желаніямъ правительства, не довъряя бюрократіи: они опасались, что реформа будетъ проведена недостаточно осмотрительно, безъ особаго вниманія къ ихъ интересамъ. На всъ внушенія, что пора приняться за дъло, дворяне отговаривались, что не знають, на какихъ основаніяхъ правительство желаетъ устроить дело, а сами придумать не могутъ. Только у представителей литовскихъ губерній виды правительства встрътили нъкоторое сочувствіе. Литовскіе дворяне за годъ до этого исходатайствовали отмѣну стѣснительныхъ для нихъ инвентарныхъ правилъ, которыя опредъляли отношенія между ними и ихъ крестьянами. Для нихъ вырабатывались теперь новые инвентари, но и отъ нихъ литовскіе помъщики не ждали для себя ничего хорошаго. Ради того, чтобы избъгнуть введенія стъснительныхъ инвентарей, они готовы были разстаться съ кръпостнымъ правомъ, сохранивъ, впрочемъ, за собою землю и обезпечивъ себя рабочими руками. Правительство ръшило воспользоваться такимъ настроеніемъ литовскихъ дворянъ и, назначивъ виленскимъ генералъ-губернаторомъ Назимова, дало ему поручение предложить литовскимъ предводителямъ дворянства, чтобы они сами указали способъ улучшенія положенія крестьянь, не стъсняясь прежними постановленіями и инструкціями.

Въ концъ 1856 г. министръ внутреннихъ дъль докладывалъ государю, что всъ обращенія къ дворянству не привели къ ожидаемымъ результатамъ: дворяне упорно не хотъли взять на себя иниціативу дъла. Тогда ръшено было учредить для обсужденія мъръ по устройству крестьянскаго быта секретный комитетъ подъ личнымъ предсъдательствомъ самого государя. З января 1857 г. состоялось первое засъданіе этого комитета. Объяснивъ присутствовавшимъ, что вопросъ о кръпостномъ правъ давно уже занимаетъ правительство и что состояніе это почти отжило свой въкъ, Александръ II обратился къ членамъ комитета съ вопросомъ, слъдуетъ ли теперь же принять какія-либо ръшительныя мъры къ освобожденію крестьянъ? Обсудивъ этотъ вопросъ, присутствовавшіе единогласно отвътили, что кръпостное право есть зло, и для блага государства необходимо немедленно приступить къ составленію предложеній о тъхъ началахъ, на которыхъ можетъ быть проведено освобожденіе крестьянъ, но освобожденіе постепенное безъ крупныхъ



Ремонтныя работы.

(Картина Савицкаго).

того и темерицу министра тик тире веннаго п THE PERSON SECTION SECTION OF THE PERSON OF a sion gaine and Jerman appears ... operations of departure, accepts them the same SOUTH Made of Computer, Secretary Workshop Statement and Computer Statement named by the contract of the state of the st Manager of the American State of the State o measure temperate other, a case openionally be series. Temper y open телей опроводу тетерей што отнестью верхных выходае тельных к эта кого остое легинах в превядь, которыя опредъляли отноше чежду на во 🟝 их в простъянами. Для нихъ вырабатывались теперь нов завентари, ий и от в похъ затовские помъщики не ждали для себя илч порошаго. 1 🗸 г.с. с се с выпрать вы темя стаглаз навых в пвисис. as ordered by the anti-contract order policieras principal Department of the contract of the c North Address of the Control of the marries of the constitution of the contract of the state of the s terrocates in Street specimens, an ordenance operations correctly related to 2

The properties of the properti





и р в з к и х ъ поворотовъ. Большинство членовъ секретнаго комитета недовърчиво относилось къ задуманному государемъ преобразованію, считая его преждевременнымъ и опаснымъ, поэтому въ свой покорный отвътъ императору они и ввели оговорку о постепенности въ надеждѣ, что это дастъ возможность ограничиться лишь незначительными мѣрами по крестьянскому дѣлу. Закрывая первое засѣданіе, императоръ опредѣлилъ, что задача комитета должна заключаться 1) въ разсмотрѣніи крестьянскаго вопроса и 2) въ составленіи по оному предположеній.

Началось изученіе обширнаго матеріала по устройству помѣщичьихъ крестьянъ, только что собраннаго въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ и

теперь вытребованнаго въ комитетъ. Были приняты къ свъдънію и рукописные проекты, изъ которыхъ особенно большимъ вниманіемъ общества пользовались записки Кавелина, Самарина и Кошелева, давно уже занимавшихся литературной разработкой крестьянскаго вопроса. Всего набралось около ста документовъ. Для изученія ихъ комитетъ избралъ особую комиссію изъ трехъ своихъ членовъ: кн. Гагарина, барона Корфа и генерала Ростовцева. Къ веснъ 1857 г. они разсмотръли собранный матеріаль, но между ними оказалось такое разногласіе во взглядахъ, что общаго заключенія составить не представлялось возможности, и каждый изъ нихъ внесъ въ комитетъ свою записку отдъльно. Кромъ составленія этихъ записокъ и обсужденія нъкото-



Ген. В. И. Назимовъ.

рыхъ второстепенныхъ вопросовъ, секретный комитетъ ничего не сдълалъ въ теченіе всей зимы. 26 іюля 1857 г. министръ внутреннихъ дълъ внесъ въ комитетъ новую записку, составленную Левшинымъ. Въ ней были отвъты на тъ вопросы объ основаніяхъ крестьянской реформы, которые Левшинъ ставилъ въ своей первой исторической запискъ. Авторъ считалъ, что съ юридической точки зрънія при кръпостномъ правъ помъщикамъ принадлежало право собственности и на землю и на личность крестьянъ. При ликвидаціи кръпостныхъ отношеній вся земля должна была, по его мнънію, попрежнему оставаться за помъщиками, но съ тъмъ, чтобы извъстная часть ея выдълялась въ пользованіе крестьянамъ за опредъленныя повинности. Что же касается права на личность, то отъ этого права дворянамъ надо было отказаться безъ

вознагражденія какъ со стороны государства, такъ и со стороны крестьянъ. Всѣ проекты финансовыхъ оборотовъ въ этомъ направленіи авторъ записки считалъ невыполнимыми, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ самъ же придумалъ уловку, при помощи которой помѣщики должны были въ скрытой формѣ получить вознагражденіе за потерю крѣпостныхъ рукъ. Предполагалось, что въ теченіе извѣстнаго времени, отъ 10 до 15 лѣтъ, крестьяне выкупятъ свои усадьбы, повышенная оцѣнка усадебъ и должна была дать это вознагражденіе. Проводить реформу министръ предполагалъ постепенно, по губерніямъ или по районамъ, начавъ съ литовскихъ губерній, гдѣ почва для реформы казалась напболѣе подготовленной.

Запискъ этой въ комитетъ не было дано ходу, потому что большинство его не сочувствовало реформъ и всячески тормозило дъятельность наиболъе прогрессивныхъ его членовъ. Тогда государь, по возвращении изъ заграничной поъздки, желая оживить дъятельность комитета, назначиль въ августъ 1857 г. членомъ его великаго князя Константина Николаевича, извъстнаго своимъ либеральнымъ образомъ мыслей. Послъдовалъ рядъ совъщаній его съ членами комитета по вопросу о главныхъ началахъ предстоящей реформы, и, наконецъ, послъ бурныхъ засъданій 16, 17 и 18 августа комитеть ръшился сдълать свои постановленія, настолько умфренныя и осторожныя, что даже слова "освобожденіе крестьянъ" или "уничтоженіе кръпостного права" замънены были неопредъленнымъ выраженіемъ "улучшеніе быта помъщичьихъ крестьянъ". Улучшеніе это комитетъ предполагалъ произвести "съ должной осторожностью и постепенностью въ три періода. Въ первый періодъ министръ внутреннихъ дълъ долженъ былъ собрать для комитета необходимыя данныя посредствомъ сношеній съ мъстными властями и опытными помъщиками, но безъ огласки. Срока на это не назначалось, "дабы не стъснять министра". Въ этотъ же періодъ предполагалось издать указъ о дозволенін дворянамъ отпускать крестьянъ на волю целыми селеніями на разныхъ условіяхъ по добровольному взаимному соглашенію и съ утвержденія правительства; для этого предполагалось подготовить проекты условій и представить въ Государственный Совътъ проектъ смягченія нъкоторыхъ помъщичьихъ правъ. Во второмъ періодъ ръшено было составить на основаніи тъхъ свъдъній, которыя собереть министръ, проекть положенія о помъщичьихъ крестьянахъ на переходный періодъ, который будетъ продолжаться не менъе 10 лътъ. Въ третій періодъ должно было произвести окончательное устройство крестьянъ, т.-е. предоставление имъ всъхъ правъ свободнаго состоянія.

Нетрудно замѣтить, что всѣ эти постановленія комитета были направлены къ тому, чтобы затянуть дѣло, но государь, тѣмъ не менѣе, благодарилъ членовъ комитета за ихъ трудъ и приказалъ исполнить сдѣланное постановленіе. Тогда комитетъ составилъ четырнадцать вопросовъ о нѣкоторыхъ част-

ныхъ законодательныхъ мѣрахъ, нужныхъ для подготовки общаго рѣшенія, и пригласилъ своихъ членовъ доставить на нихъ отвѣты къ половинѣ ноября. Самый характеръ сдѣланныхъ вопросовъ показываетъ, что ближайшей задачей преобразованія крестьянскаго быта члены комитета считали не уничтоженіе крѣпостного права, а лишь смягченіе его и нѣкоторое уменьшеніе власти помѣщика. Но прежде чѣмъ комитетъ успѣлъ обсудить свои предположенія о

палліативныхъ мѣрахъ, случилось событіе, которое сразу измѣнило ходъ крестьянскаго дѣла. Этимъ событіемъ было возвращеніе въ Петербургъ въ концѣ октября виленскаго генералъгубернатора Назимова.

Назимовъ удачно исполнилъ возложенное на него порученіе: онъ переговорилъ съ дворянами Виленской, Гродненской и Ковенской губерній и привезъ теперь отъ нихъ адресъ на Высочайшее имя съ выраженіемъ желанія освободить крестьянъ, но безъ земли. Литовскіе дворяне приняли это ръшеніе, потому что Назимовъ далъ имъ понять, что въ противномъ случаѣ имъ грозитъ такая реформа инвен-



Временно-обязанные крестьяне Кузнецскаго увзда (Альб. Павлова).

тарныхъ правилъ, которая еще больше затронетъ ихъ права и выгоды. Комитетъ, собиравшійся только по субботамъ, истратилъ три недѣли на обсужденіе предложенія литовскихъ дворянъ, но мнѣнія его членовъ настолько разошлись, что нельзя было принять опредѣленнаго рѣшенія. Тогда государь, раздраженный нерѣшительностью комитета, сталъ на сторону тѣхъ членовъ его, которые считали необходимымъ немедленно воспользоваться представленнымъ адресомъ для офиціальнаго заявленія о томъ, что правительство приступило къ преобразованію крестьянскаго быта на началахъ обезпеченія крестьянъ усадьбами въ собственность и полевыми угодьями въ

пользованіе. Въ этомъ духѣ Ланскому и приказано было составить въ трехдневный срокъ отвѣтъ на привезенный Назимовымъ адресъ. Этотъ отвѣтъ въ формѣ рескрипта на имя Назимова былъ подписанъ государемъ 20 ноября 1857 г.

Рескриптъ 20 ноября сыгралъ чрезвычайно важную роль въ ходъ крестьянской реформы и послужиль началомъ ръшительныхъ дъйствій правительства, двинувшихъ, наконецъ, крестьянское дъло впередъ. Правительство очень широко, почти безцеремонно воспользовалось той невольной инипіативой, какую проявили дворяне Ковенской, Виленской и Гродненской губерній, вынужденные просить объ уничтоженіи невыгоднаго для нихъ при инвентарныхъ правилахъ кръпостного права. Одобряя "благія намъренія, изъявленныя и литовскими дворянами относительно крестьянъ, рескриптъ предлагалъ имъ открыть въ каждой губерніи и подъ предсъдательствомъ губернскаго предводителя дворянства комитетъ, составленный изъ выборныхъ отъ дворянъ, по одному отъ уъзда, и двухъ помъщиковъ, назначенныхъ губернаторомъ. Комитеты должны были составить подробные "проекты объ устройствъ и улучшеніи быта помъщичьихъ крестьянъ", каждый для своей губерніи. Кром'в этихъ "пріуготовительныхъ" комитетовъ, предлагалось открыть потомъ въ Вильнъ одну общую комиссію для сводки проектовъ. Пока все это почти соотвътствовало желаніямъ дворянъ, но дальше рескриптъ устанавливалъ главныя основанія, которыя комитеты должны были им'єть въ виду при составленіи своихъ проектовъ, и этимъ почти лишалъ ихъ всякой самостоятельности, навязывая имъ свои взгляды на способъ разръшенія крестьянскаго вопроса. Основанія эти выражены были въ трехъ пунктахъ:

- 1) Помъщикамъ сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная осъдлость, которую они пріобрътаютъ въ теченіе опредъленнаго времени, въ свою собственность посредствомъ выкупа; сверхъ того, предоставляется въ пользованіе крестьянъ надлежащее по мъстнымъ удобствамъ, для обезпеченія ихъ быта и для выполненія ихъ обязанностей передъ правительствомъ и помъщикомъ, количество земли, за которое они или платятъ оброкъ или отбываютъ работу помъщику.
- 2) Крестьяне должны быть распредълены на сельскія общества, помъщикамъ же предоставляется вотчинная полиція,—и
- 3) При устройствъ будущихъ отношеній помъщиковъ и крестьянъ должна быть надлежащимъ образомъ обезпечена исправная уплата государственныхъ и земскихъ податей и денежныхъ сборовъ.

Какъ твердо стояло правительство на проведеніи началь, выраженныхъ въ рескриптъ, видно изъ того, что оно не удовольствовалось рескриптомъ, и министръ внутреннихъ дълъ сопроводилъ рескриптъ особымъ отношеніемъ къ Назимову, въ которомъ пояснялъ рескриптъ и сообщалъ свои соображенія, долженствовавшія служить дворянскимъ комитетамъ пособіемъ при ихъ работъ.

Министръ уже говорилъ не объ улучшени быта крестьянъ, а объ до свобождени кръпостного сословія". Самымъ важнымъ въ отношении министра было то, что, говоря о необходимости уничтожить кръпостное право не вдругъ, а постепенно, онъ впервые устанавливалъ понятіе переходна го состоянія крестьянъ на срокъ не болье 12 льтъ и давалъ указанія, имъвшія въ виду именно этотъ переходный періодъ. Допущеніе переходнаго, или, какъ потомъ говорили, срочно-обязанна го періода, конечно, имъло свои удобства, но, съ другой стороны, этотъ именно пунктъ отношенія вызвалъ

потомъ рядъ недоразумъній, основанныхъ на томъ, что изъ указаній, какъ надо поступать въ переходный періодъ, не было ясно, каково должно быть окончательное устройство крестьянъ? И неясными оставались какъ разъ самые важные вопросы. Рескриптъ, а вслъдъ за нимъ и отношеніе министра говорили, что крестьяне пріобрътаютъ усадебную осъдлость собственность посредствомъ получаютъ полевую землю въ пользование за точно опредъленныя повинности. перь, когда допущенъ былъ переходный періодъ, вставали непредусмотрънные отношениемъ вопросы о томъ, что будетъ по окончаніи переходнаго періода: 1) будеть ли тогда оставаться за выкупъ крестьянами право на



Гопакъ (Рѣпина).

усадебъ и на пользованіе ими, если они не приступятъ къ ихъ выкупу раньше, и 2) будетъ ли обязанъ помъщикъ и по окончаніи пероходнаго періода отводить крестьянамъ надълы, другими словами: въ безсрочное или во временное пользованіе крестьянъ поступаетъ помъщичья земля?

Сначала предполагалось не опубликовывать ни Высочайшаго рескрипта, даннаго Назимову, ни отношенія Ланского, но 22 ноября, принимая воронежскаго губернатора Синельникова, государь разсказаль ему о состоявшихся распоряженіяхь, а черезь два дня быль сдѣлань еще болье рѣшительный шагь: оба эти документа въ печатномъ видѣ были разосланы всѣмъ начальникамъ губерній и губернскимъ предводителямъ дворянства "для свѣдѣнія и соображенія на случай, если бы дворянство (другихъ губерній) изъявило

подобное желаніе". Но такъ какъ въ ближайшіе дии ни одно дворянство подобнаго желанія заявить не успъло, то рѣшено было воспользоваться тѣмъ, что дворяне Петербургской губерніи еще въ началѣ 1857 года представили въ секретный комитетъ свои предположенія о введеніи у нихъ инвентарныхъ правилъ, опредѣляющихъ взаимныя отношенія помѣщиковъ и крестьянъ. 5 декабря на имя петербургскаго генералъ-губернатора Игнатьева данъ былъ рескриптъ, разрѣшавшій петербургскимъ дворянамъ открыть комитетъ для составленія проекта положенія объ устройствѣ и улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ на Высочайше указанныхъ главныхъ основаніяхъ, одинаковыхъ съ тѣми, какія были изложены въ рескриптѣ Назимову. Кърескрипту добавлено было и новое отношеніе Ланского.

9 декабря, принимая депутацію петербургскихъ дворянъ, государь уже лично повторилъ дворянамъ, что считаетъ неотложнымъ дѣломъ разрѣшеніе крестьянскаго вопроса. Послѣ этого намѣренія правительства стали слишкомъ извѣстны для того, чтобы попрежнему держать ихъ въ секретѣ, и 17 декабря документы 20 ноября и 5 декабря черезъ газеты были опубликованы во всеобщее свѣдѣніе. Этотъ день является очень важнымъ моментомъ въ ходѣ крестьянской реформы: изъ стѣнъ канцелярій вопросъ выходилъ теперь на широкое поле гласности, и къ прежней силѣ, толкавшей дворянство къ реформѣ, къ указаніямъ правительства, прибавилась теперь новая могучая сила въ лицѣ общественнаго мнѣнія.

Е. Вишняковъ.

## II. Губернскіе дворянскіе комитеты 1858—1859 гг.

## А. А. Корнилова.



зъ губернскихъ дворянствъ первымъ откликнулось на правительственный призывъ нижегородское, которое сумълъ расшевелить и подзадорить нижегородскій губернаторъ— старый либералъ А. Н. Муравьевъ, бывшій когда-то однимъ изъ иниціаторовъ возникновенія тайныхъ обществъ послъ наполеоновскихъ войнъ. Впрочемъ, еще ранъе, нежели нижегородскому дворянству, данъ былъ рескриптъ, аналогичный съ назимовскимъ, петербургскому генералъ-губернатору Игнатьеву, при чемъ дворян-

ству Петербургской губерніи предложено было открыть губернскій комитетъ и приступить къ обсужденію крестьянской реформы на одинаковыхъ съ литовскими дворянами основаніяхъ въ виду того, что это петербургское дворянство уже нѣсколько разъ выражало желаніе ввести въ своихъ имѣніяхъ нѣчто въ родѣ

инвентарных правиль. Затыть волей-неволей подало адресь московское дворянство, а за нимь стали одно за другимь подавать свои адреса объ открытіи у нихь губернских комитетовь и дворянства прочих губерній. Къ іюлю 1858 г. не оставалось ни одной губерніи, въ которой бы дворянство не заявило о своемь желаніи приступить къ освобожденію и разработкь основаній реформы. Къ концу 1858 г. повсюду уже были открыты губернскіе комитеты, въ основу работь которых всюду предложены были ть же самыя основанія. какія указаны были въ рескрипть 20 ноября 1857 г. литовскимъ дворянамъ.

Хотя дворянство повсемъстно нашло себя вынужденнымъ приступить къ реформъ, однакоже отношеніе помъщиковъ къ основамъ ея, указаннымъ



Благословеніе на крестьянской свадьбѣ. (Деревянная доска; хранится въ Тверскомъ музеѣ).

въ рескриптахъ, было далеко неодинаковое. Не говоря о страхѣ, озлобленіи и отчаяніи, овладѣвшихъ повсемѣстно отсталыми и завзятыми крѣпостниками, и болѣе просвѣщенные элементы среди дворянскаго сословія, даже передовые и либерально настроенные представители дворянства, не могли повсюду одинаково отнестись къ предложеннымъ имъ основаніямъ реформы. Ихъ отношеніе къ рескриптамъ опредѣлялось прежде всего мѣстными климатическими, почвенными и экономическими условіями, которыя были отнюдь не одинаковы въ разныхъ губерніяхъ. Въ этомъ отношеніи особенно рѣзко отличались интересы помѣщиковъ хлѣбородныхъ черноземныхъ губерній отъ интересовъ помѣщиковъ нечерноземной промышленной полосы. Въ первыхъ

изъ нихъ вся цънность помъщичьихъ имъній заключалась въ земль, а кръпостной трудъ ценился очень низко и въ некоторыхъ местахъ, где населеніе особенно уплотнилось въ первой половинъ XIX въка, кръпостные становились въ глазахъ наиболъе сознательныхъ и смышленыхъ помъщиковъ просто обузою, отъ которой даже пріятно было отдълаться. Это особенно ярко чувствовалось въ годы неурожаевъ, когда приходилось заботиться о прокормленіи своихъ размножившихся кръпостныхъ, трудъ которыхъ въ условіяхъ подневольнаго крѣпостного хозяйства, очень трудно было продуктивно утилизировать. Наоборотъ, въ нечерноземныхъ промышленныхъ губерніяхъ земля цънилась очень низко, обрабатывалась далеко не вся, при чемъ помъщики неръдко и не жили сами въ своихъ имъніяхъ и не вели въ нихъ собственнаго хозяйства, а извлекали доходъ изъ стороннихъ заработковъ и промысловъ своихъ крестьянъ, которыхъ они облагали оброкомъ, достигавшимъ въ наиболъе промышленныхъ и торговыхъ мъстностяхъ иногда очень значительныхъ размъровъ, отчего имънія въ этихъ неплодородныхъ губерніяхъ цънились въ дореформенное время неръдко болье высоко, нежели въ самыхъ плодородныхъ и черноземныхъ. Понятно, что здѣсь главную цѣну имъній составляли сами кръпостные крестьяне.

Независимо отъ этихъ основныхъ мѣстныхъ различій существовало еще много другихъ, почти столь же существенныхъ. Такъ, въ губерніяхъ западныхъ земля не особенно плодородна, но благодаря значительной густотъ населенія, слабому развитію неземледъльческихъ промысловъ, находившихся въ рукахъ городского населенія, и издавна улучшенной системъ обработки земель, помѣщики больше дорожили своей землей, нежели въ великорусскихъ нечерноземныхъ губерніяхъ, и гораздо менѣе крѣпостнымъ правомъ надъ личностью своихъ крестьянъ. Въ степныхъ, хотя и плодородныхъ, но отдаленныхъ и малонаселенныхъ губерніяхъ юго-восточныхъ и отчасти новороссійскихъ, помѣщики, располагая огромными неразработанными земельными пространствами, дорожили болѣе всего людьми и стремились всячески удержать ихъ на землѣ. Всѣ эти природныя и экономическія различія въ разныхъ губерніяхъ отозвались прежде всего на отношеніи помѣщиковъ этихъ губерніяхъ отозвались прежде всего на отношеніи помѣщиковъ этихъ губерній и въ особенности наиболѣе сознательныхъ изъ нихъ къ самымъ основамъ предпринимаемой реформы.

Я. А. Соловьевъ, стоявшій въ то время въ самомъ центръ правительственныхъ распоряженій по крестьянскому дѣлу, сообщаетъ въ своихъ запискахъ, что "полнаго, безусловнаго сочувствія и желанія приступить къ освобожденію крестьянъ на указанныхъ правительствомъ основаніяхъ не обнаружилось ни въ одной губерніи". Губернаторы и губернскіе предводители въ отвътъ на запросы Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отовсюду сообщали свѣдѣнія о затрудненіяхъ, препятствіяхъ и даже совершенной непримънимости опубликованныхъ въ рескриптахъ началъ. Особенно

яркую и осмысленную критику правительственной программы представилътверской губернскій предводитель дворянства А. М. Унковскій, сумѣвшій весьма удачно соединить признаніе и охрану всѣхъ существенныхъ интересовъ помѣщиковъ нечерноземныхъ промышленныхъ губерній съ такой постановкой ликвидаціи крѣпостныхъ отношеній, которая была гораздо болѣе радикальна, нежели программа, предложенная правительствомъ 1). Мнѣніе Унковскаго вызвало полное одобреніе со стороны всѣхъ болѣе просвѣщенныхъ и сознательныхъ помѣщиковъ нечерноземныхъ промышленныхъ губерній. Нѣкоторые изъ нихъ приходили къ аналогичнымъ выводамъ и не-



Крестьянская свадьба. (Твер. музей).

зависимо отъ Унковскаго (напр., въ Смоленской и Калужской губерніяхъ) и лишь выражали ихъ съ меньшей опредъленностью и настойчивостью.

Въ губерніяхъ чисто земледѣльческихъ и въ особенности черноземныхъ и густонаселенныхъ помѣщики выражали, наоборотъ, готовность отпустить своихъ крѣпостныхъ на волю хотя бы и безвозмездно, но безъ всякаго земельнаго надѣла. Наиболѣе ловкіе изъ нихъ, какъ, напр., полтавскій помѣщикъ М. П. Позенъ, понимали, что на это трудно получить согласіе правительства, и что такая реформа не можетъ быть произведена разомъ безъ всеобщаго потря-

<sup>1)</sup> Содержаніе записки А. М. Унковскаго см. тоже въ стать о немъ.

сенія. Они шли, такъ сказать, въ обходъ и, признавая, съ своей стороны, необходимость переходнаго срочно-обязаннаго періода, на время котораго они соглашались оставить нъкоторый (уменьшенный) надълъ крестьянамъ за повинности, при условіи сохраненія за помъщиками сильной вотчинной власти, предполагали, что исходомъ изъ этого временнаго переходнаго положенія должно быть полное и притомъ безвозмездное освобождение крестьянъ, но безъ земли, съ переходомъ всъхъ крестьянскихъ надъловъ въ полное распоряжение помъщиковъ. Они соглашались при этомъ уступить крестьянамъ за выкупъ усадьбы — это имъ было выгодно, такъ какъ удерживало бы крестьянъ отъ выселенія изъ ихъ имъній и, слъдовательно, гарантировало имъ на будущее время дешевыхъ рабочихъ, — но съ тъмъ, чтобы и послъ окончательнаго освобожденія крестьянъ за помъщиками остались нъкоторыя вотчинно-полицейскія права и чтобы мъстное управленіе сосредоточилось на будущее время въ ихъ рукахъ.

Сознаніе мъстныхъ помъщичьихъ интересовъ отражалось на взглядахъ даже такого принципіальнаго и убъжденнаго защитника крестьянскихъ инте ресовъ, какимъ былъ Ю. О. Самаринъ, помъщикъ малонаселеннаго степного Поволжья. Самаринъ красноръчиво и убъдительно защищалъ съ точки зрънія мъстныхъ интересовъ необходимость переходнаго состоянія. Онъ доказываль, что и помъщичьи хозяйства не выдержать единовременнаго и повсемъстнаго прекращенія барщины, и крестьяне не будуть въ состояніи сразу же начать платить выкупные платежи за полные надълы, а уръзать надълъ онъ считалъ совершенно невозможнымъ уже съ точки зрънія крестьянскихъ интересовъ. И какъ ни мало сочувствовали въ этомъ Самарину дикіе помъщики южнаго Поволжья, однакоже ему удалось убъдить ихъ въ губернскомъ комитетъ (Самарскомъ) и усадьбы оцънить очень дешево и надълы проектировать своимъ крестьянамъ достаточные. Удалось все это благодаря тому, разумъется, что важнъйшій интересъ самарскихъ помъщиковъ заключался въ томъ, чтобы удержать на мъстахъ въ своихъ имъніяхъ новое, едва осъвшее крестьянское населеніе, которое при бездомномъ и безземельномъ освобожденіи могло легко разбрестись.

Въ числъ помъщиковъ-аристократовъ, мечтавшихъ о насажденіи въ Россіи западно-европейскихъ порядковъ феодальнаго происхожденія, была еще небольшая, но вліятельная группа, главнымъ образомъ, въ Петербургской губерніи, гдъ вожаками ея являлись Шуваловы и Платоновъ,—группа, которая желала порядки, предлагавшіеся въ рескриптъ, какъ временные и переходные, закръпить навсегда. Эта группа не стремилась къ обезземеленью крестьянъ и усиленію экономической ихъ эксплоатаціи, но она желала бы создать и закръпить навсегда за помъщиками своего рода вотчинное сеньоріальное право, подобное тому, какое существовало въ Остзейскихъ губерніяхъ до полной

отмъны въ нихъ кръпостного права въ 1816—1819 гг.

Таковы были настроенія помѣщиковъ, вызванныя рескриптами, въ моментъ открытія занятій губернскихъ комитетовъ. Составъ губернскихъ комитетовъ былъ чисто-дворянскій. Во главѣ комитета стоялъ губернскій предводитель дворянства, членами были помѣщики, выбранные на дворянскихъ собраніяхъ по два отъ каждаго уѣзда, и, сверхъ того, два лица, назначенныя отъ правительства изъ числа мѣстныхъ же помѣщиковъ 1). На этихъ послѣднихъ возлагалась защита крестьянскихъ интересовъ, такъ какъ крестьяне не имѣли въ комитетахъ своихъ собственныхъ представителей. Выборъ этихъ



Меньшинство тульскаго губернскаго комптета. (Съ кн. В. А. Черкасскимъ).

лицъ зависълъ всецъло отъ губернаторовъ, а такъ какъ эти послъдніе далеко не вездъ были на высотъ своего положенія, то во многихъ комитетахъ въ эти представители крестьянскихъ и государственныхъ интересовъ попали лица не совсъмъ подходящія. Что касается всего личнаго состава губернскихъ комитетовъ, то, разбирая его въ особой запискъ, представленной императору Александру въ концъ 1859 г., министръ внутреннихъ дълъ Ланской утверждалъ, что изъ 1.377 членовъ всѣхъ комитетовъ "едва ли 1/10 доля занималась

<sup>1)</sup> Въ съверо-западныхъ губернія хъ, по рескрипту, данному Назимову, полагалось въ губерискій комитетъ избрать лишь по одному представителю дворянства отъ каждаго уъзда.

предложеннымъ предметомъ. Остальные безсознательно покорялись вліянію нъсколькихъ людей, успъвшихъ овладъть дъломъ". Этотъ отзывъ, какъ я старался показать въ монографіи своей о губернскихъ комитетахъ, едва ли справедливъ. На самомъ дълъ дворянство выбрало въ губернскіе комитеты, конечно, наиболъе сознательныхъ и самыхъ выдающихся своихъ представителей, которыхъ можно обвинять въ сильномъ, сословномъ и классовомъ эгоизмѣ, но которые дъйствовали при этомъ, несомнѣнно, вполнѣ сознательно и съ полнымъ пониманіемъ дъла. Физіономія типичнаго губернскаго комитета была обыкновенно такова: 5—6 отъявленныхъ кръпостниковъ, которые, однакоже, не пытались отстоять крѣпостное право, а измышляли наиболѣе выгодные для помъщиковъ способы его ликвидаціи, 3—4—иногда меньше, ръдко больше -- сознательныхъ и убъжденныхъ либераловъ, стремившихся по возможности соблюсти интересы крестьянъ безъ явнаго нарушенія помъщичьихъ интересовъ, и, наконецъ, остальные обыкновенно болъе половины личнаго состава умъренные оппортюнисты, понимавшіе неизбъжность реформы и желавшіе провести ее съ возможно полной охраной помъщичьихъ интересовъ и выгодъ и съ возможно меньшимъ потрясеніемъ хозяйственной жизни страны.

Первоначально правительство намъревалось предоставить комитетамъ полную свободу въ способахъ разработки тъхъ основныхъ положеній, которыя указаны были въ рескриптахъ; но уже въ мартъ 1858 г., когда занятія были начаты въ одномъ только петербургскомъ комитетъ, въ главномъ комитетъ созрѣло рѣшеніе объединить работы комитетовъ и дать одинаковыя, для всъхъ обязательныя, формы проектовъ, чтобы облегчить возможность составленія изъ нихъ впослъдствіи общаго свода и внести возможно больше единства и въ самое существо ихъ предположеній. Поэтому ръшено было дать имъ подробную программу, регулирующую всъ ихъ дъйствія. Сперва проектъ такой программы выработанъ былъ товарищемъ министра внутреннихъ дълъ Левшинымъ, но онъ не получилъ одобренія въ главномъ комитеть, гдъ въ это время руководительство дъломъ сосредоточивалось все болъе въ рукахъ Ростовцева. Ростовцевъ находился въ это время подъ большимъ вліяніемъ Позена, добивавшагося тогда получить доступъ къ высшимъ государственнымъ должностямъ и въ то же время ловко проводившаго въ дълъ крестьянской реформы интересы помъщиковъ южныхъ черноземныхъ губерній Программа и была составлена, главнымъ образомъ, съ точки зрънія этихъ послъднихъ. Въ ней искусно подсказывалась комитетамъ мысль о томъ, что всъ указанія рескриптовъ, —а въ томъ числъ и обязательный отводъ крестьянамъ земельныхъ надъловъ, относятся къ одному лишь переходному срочно-обязанному періоду. Впоследствіи Позенъ пытался даже въ редакціонныхъ комиссіяхъ въ Петербургъ доказывать, что мысль эта была опредъленно одобрена правительствомъ. Въ дъйствительности онъ очень хорошо зналъ, что ни Ростовцевъ, ни государь на это не согласны, и потому открыто въ

программъ это не было выражено. Программа раздъляла всю дъятельность комитетовъ на три періода. Въ первомъ періодъ комитеты должны были собрать и разработать всъ нужныя для дальнъйшаго обсужденія вопроса статистическія сельско-хозяйственныя свъдънія и выработать проектъ устройства крестьянъ на условіяхъ личнаго освобожденія, но съ сохраненіемъ временной кръпости ихъ землъ и подчиненіемъ вотчинной власти помъщиковъ. При этомъ дълу искусно придавался такой видъ, что не земля укръплялась за крестьянами въ безсрочное пользованіе, какъ указано было въ рескриптахъ и сопроводительныхъ разъясненіяхъ министерства, а крестьяне временно привязывались къ землъ, и, слъдовательно, отсюда легко было сдълать тотъ



На гумнъ (Лебедева).

выводъ, что при окончательной ликвидаціи крфпостныхъ отношеній въ третьемъ періодѣ дѣятельности комитетовъ связь эта могла быть окончательно развязана при помощи полнаго, но безземельнаго освобожденія крестьянъ, которые получили бы вмѣстѣ съ волей лишь усадебную осѣдлость, ими же выкупленную и ихъ же экономически приковывающую къ имѣніямъ и подчиняющую полному произволу землевладѣльцевъ. Въ программѣ все это не было выражено чернымъ на бѣломъ, но такой выводъ легко было сдѣлать изъ нея тѣмъ комитетамъ, которымъ онъ могъ быть выгоденъ. Большаго Позену, пожалуй, и не требовалось. Однако, когда программа была опубликована и разослана въ апрѣлѣ 1858 г., то противъ нея рѣзко возстали комитеты нечерноземныхъ промышленныхъ губерній, которые она связывала въ

ихъ работахъ самымъ невыгоднымъ для нихъ образомъ, навязывая имъ, какъ неизбъжное, то переходное срочно-обязанное положение, котораго они отнюдь не могли желать. Первый возсталь тверской комитеть, который, послъ того какъ въ немъ принятъ былъ большинствомъ голосовъ планъ работъ, предложенный его предсъдателемъ Унковскимъ, опредъленно заявилъ правительству, что онъ можеть составить по большинству голссовъ только проектъ полнаго и немедленнаго освобожденія крестьянъ съ землей на началахъ выкупа, а что если такого проекта не надо, то пусть дъло поручено будетъ чиновникамъ, которые напишутъ все, что имъ будетъ приказано. Ръшительное заявленіе тверского комитета подъйствовало на правительство тъмъ сильнъе, что самъ Ростовцевъ, а съ нимъ и императоръ Александръ начали въ это время приходить къ убъждению, что переходное срочно-обязанное состояние чревато опасностями, столкновеніями и трудностями всякаго рода, что при немъ, пожалуй, дъйствительно придется при помощи чрезвычайныхъ мъръ поддерживать порядокъ среди крестьянъ, объявленныхъ лично свободными и въ то же время обязанныхъ нести въ пользу помъщиковъ разнаго рода повинности и находиться въ ихъ власти. Съ другой стороны, выкупныя кредитныя операціи, направленныя къ выкупу крестьянскихъ надъловъ при содъйствіи государства, при ближайшемъ изученіи вопроса уже не представлялись ни царю, ни Ростовцеву такими безнадежными и опасными для казны, какъ сначала. Тверскому комитету разръшено было составить выкупной проектъ, согласно плану Унковскаго. Вскоръ того же добился и калужскій комитетъ. Разръшеніе, данное этому послъднему, было сообщено и другимъ комитетамъ, которые еще не закончили къ тому времени своихъ занятій. Нъкоторые изъ нихъ, впрочемъ, приступили къ составленію выкупныхъ. проектовъ еще до полученія правительственнаго разръшенія.

Выкупные проекты, кромъ тверского (большинства) и калужскаго (большинство и меньшинство) комитетовъ, представили слъдующіе комитеты: новгородскій (большинство и меньшинство), ярославскій, меньшинство нижегородскаго, оба меньшинства (5 и 6 членовъ) владимирскаго, меньшинство симбирскаго, пензенскій, саратовскій, 2 члена рязанскаго, меньшинство московскаго, могилевскій и харьковскій. Но изъ всъхъ этихъ проектовъ ръшеніе вопроса при помощи выкупа признавали единственно правильнымъ ръшеніемъ кръпостного вопроса въ своихъ проектахъ лишь комитеты: тверской, калужскій и харьковскій и меньшинства: оба владимирскія, рязанское (2 члена) и симбирское (5 членовъ).

Въ большинствъ комитетовъ самая страстная борьба сосредоточивалась, главнымъ образомъ, около слъдующихъ насущныхъ вопросовъ: о выкупъ и оцънкъ усадебъ, о надъленіи крестьянъ землей, объ установленіи повинностей за отводимые надълы и о сохраненіи вотчинной власти помъщиковъ. Первый изъ этихъ вопросовъ—о выкупъ и оцънкъ усадебъ—вызывалъ особенно острыя пренія въ началъ занятій большинства комитетовъ, когда еще не было разръшено составленіе выкупныхъ проектовъ. Больше всего онъ занималъ, конечно, комитеты нечерноземныхъ промышленныхъ губерній, для которыхъ вся эта операція отдъльнаго выкупа усадебъ собственно и была придумана министерствомъ. Въ корнъ этого вопроса лежала несомнънная фальшь. Вмъсто того, чтобы откровенно признать неизбъжность вознагражденія помъщиковъ этихъ губерній за потерю цънности ихъ имъній отъ утраты оброковъ, получавшихся отъ эксплоатаціи рабочей силы крестьянъ, или опредъленно отказаться отъ такого вознагражденія, правительство пошло



Ночью въ избъ (эскизъ Перова).

въ этомъ случав на уловки. Оно объявило, что личность крестьянъ должна быть всюду освобождена безвозмездно, но въ то же время, не желая обидъть и разорить помъщиковъ оброчныхъ промысловыхъ имъній, хотъло имъ дать возможность вознаградить этотъ ущербъ при помощи повышенной оцънки усадебъ, выкупъ которыхъ первоначально признавался для крестьянъ обязательнымъ. Очень скоро правительство сообразило неудобство своей позиціи, и уже въ февралъ 1858 г. Ланской разъяснилъ, что выкупъ усадебъ не можетъ считаться для крестьянъ обязательнымъ и что лично свободными они должны быть признаны независимо отъ того, когда приступятъ къ выкупу усадебъ; но комитеты большей части губерній (даже и земледъльческихъ черноземныхъ) кръпко ухватились за предоставленную имъ возможность. Аппетиты многихъ изъ нихъ именно по этому пункту разгорълись безъ

всякой мъры и они выработали въ большинствъ случаевъ такія оцѣнки усадебъ, которыя были ни съ чѣмъ несообразны. Десятина усадебной земли во многихъ губерніяхъ была оцѣнена свыше 400 руб., въ нѣкоторыхъ—даже до 1.200 руб. (для нѣкоторыхъ мѣстностей Московской), при чемъ еще, сверхъ того, многіе комитеты считали возможнымъ требовать вознагражденія и за всѣ усадебныя постройки по особой оцѣнкѣ (19 комитетовъ изъ 43). Съ особенной ясностью выступаютъ расчеты, руководившіе помѣщиками въ дѣлѣ оцѣнки усадебъ, въ проектѣ, составленномъ ярославскимъ губернскимъ комитетомъ. Комитетъ этотъ положилъ за усадебную осѣдлость по 160 руб. съ души или 320 руб. съ тягла. Эта цифра выведена слѣдующимъ образомъ: средній доходъ оброчныхъ имѣній въ Ярославской губерніи былъ выведенъ въ 13 руб. 50 коп. съ души при надѣлѣ въ 5 дес. на душу, при чемъ стоимость земли была опредѣлена (по даннымъ Министерства Государственныхъ Имуществъ) 22 руб. за десятину или за 5 дес. 110 руб., 5% съ которыхъ принимались за нормальный доходъ съ земли, что составляло 5 руб. 50 коп. Эти 5 руб. 50 коп. вычитали изъ 13 руб. 50 коп. и остальные 8 руб. съ души раскладывали на усадьбы, капитализируя ихъ изъ 5%, что и давало въ результатъ 160 руб. съ души.

Что касается размѣровъ отводимыхъ крестьянамъ земельныхъ надѣловъ, то, конечно, самое простое рѣшеніе этого вопроса заключалось бы въ отводѣ крестьянамъ тѣхъ самыхъ надѣловъ, которыми они пользовались при крѣпостномъ правѣ, съ исправленіемъ лишь тѣхъ аномалій, которыя могли встрѣчаться въ отдѣльныхъ случаяхъ въ ту и другую сторону. Тѣ немногіе комитеты, которые остановились на этой мысли, выставили, въ видѣ обоснованія ея, слѣдующія соображенія: 1) невозможность опредѣлить общую норму надѣла, которая обезпечивала бы вполнѣ бытъ и повинности крестьянъ, при чемъ нѣкоторые поясняли, что бытъ и повинности нигдѣ не обезпечиваются однимъ земледѣліемъ, но также и промыслами; 2) невозможность скораго приведенія въ исполненіе нормальнаго надѣла по недостатку межевыхъ и кадастровыхъ средствъ; 3) неизбѣжное разстройство отъ измѣненія надѣла въ хозяйствѣ какъ крестьянъ, такъ и самого помѣщика

Впрочемъ, слъдуетъ имъть въ виду, что и тъ немногіе комитеты, которые проектировали отводъ крестьянамъ существующихъ надъловъ, прибавляли оговорку: если эти надълы не превышаютъ все же извъстной нормы. При этомъ большинство тверского комитета, меньшинство 6 членовъ владимирскаго, ярославскій комитетъ и большинство самарскаго указывали предъльныя нормы, дъйствительно близкія къ существовавшимъ въ то время de facto надъламъ  $(4, 4^1/2, 5$  и 8 десятинъ на душу), прочіе же комитеты, исходившіе будто бы въ своихъ проектахъ изъ существующихъ надъловъ, указывали нормы значительно ниже существовавшихъ въ дъйствительности. Таковы проекты тверского меньшинства (3 дес.), владимирскаго меньшинства



Крестьянки Воронежскаго утвада. (Альбомъ Павлова).

scaton within a continuous contin Jeda and a second secon vuornas ryšepulsti alias kamie liet alias ka liista ka ko 1 200 руб. (выс при выправления в простей Монтана в дополня в при выправления в при TATO, SECONO CONTRACTOR CONTRACTO Стана поменя поменя расчены, регология помещиках алук у это поставленном в то поставленном в тоберно то на теом. В по транци за услебите в ть по 100 туро на 220 раб на теха. Эта цифра вывелена систующимъ образава т. 1911 г. п. 1919 жах в имбий въ Простивской губерцій быль выс въ Ш реб. 50 кои, съ души при падвав въ 5 дес. на душу, при чемъ сто мость в или была определена (по даннымъ Министерства Государственныхъ Имуществь) 22 руб. за десятику или за 5 дес. 110 руб., 5% съ когорыхъ враинмались за порхальный дохоть съ вемли, что составляло 5 рез. 141 г. а. Эти 5 руб. 50 кои, вычитали изъ 13 руб. 50 кои, и остатывые 5 руб. ст. души раскладывали на усальбы, каниталязируя ихъ изъ 50 о, что и давало въ результатв 160 руб. съ души.

Что касается разміровь отводимых в крестьянамъ земельных в наділовъ, го, конечно, самое простое ріленіе этого вопроса заключанось бы въ отвотів врестьянамъ тіль самых в стільна посто вопроса заключанось бы въ отвотів тостномъ праві, съ исправення в полі посто в пред отправення посто в пред отправення посто в пред отправення посто в пред відна образа посто в пред посто в при чемъ въторые ноясняли, что бымь в невінічности питрії не обезпечивалотся однимъ смледілемъ, по также и промыслови. 2) невозможность стораго всивення въ исполненіе пормальнаго наділя по ведостатку межентую в провымь средстви. З) невозможность стораго всивення вътором средстви. З) невозможность стораго всивення въ исполненіе пормальнаго наділя по ведостатку межентую в провымь средстви. З) невозможность оть пливненія паділа за пості в какъ крестьянь, такъ и с змого номіншика

отом, ыстаниюм этоними ат и оти для ав атаки атоудаль от ики.

ики волацьи аки произование образование образовани





5 членовъ (3 дес.), тульскаго меньшинства (2 дес.). Въ нижегородскомъ комитетъ и большинство и меньшинство проектировали сохранение существующихъ надъловъ лишь въ промысловыхъ и торговыхъ мъстностяхъ, т.-е. тамъ, гдъ они не имъли большого значенія.

Изъ губернскихъ комитетовъ, установлявшихъ опредъленныя нормы надъловъ, проектировали размъры, болъе или менъе достаточные и близкіе къ существовавшимъ надъламъ, главнымъ образомъ, комитеты нечерноземныхъ губерній: Петербургской, Псковской, бълорусскихъ, литовскихъ и одной степной—Оренбургской. Относительно благопріятныя для крестьянъ нормы установлялись также въ проектахъ меньшинства вологодскаго, черниговскаго и 5 членовъ симбирскаго комитетовъ.

Менъе достаточныя нормы изъ числа комитетовъ нечерноземныхъ губерній проектировали: вологодскій, новгородскій (больш. и меньш.), владимирскій (больш.), калужскій, костромской, вятскій и пермскій.

Изъ комитетовъ болѣе плодородныхъ центрально-черноземныхъ, юго-западныхъ и южныхъ губерній шедрѣе другихъ, но все же далеко недостаточно, проектировали надѣлить крестьянъ комитеты: пензенскій, рязанскій, орловскій, екатеринославскій, таврическій, астраханскій, кіевскій, подольскій и волынскій.

Безусловно недостаточные надълы проектировали изъ съверныхъ нечерноземныхъ губерній лишь олонецкій (2 дес. на душу при переложномъ хозяйствъ) и московскій



Н. А. Обнинскій. (Альб. калуж. діят.).

(1,3-2) дес. на душу). Комитеты же центрально-черноземныхъ и малороссійскихъ губерній по большей части проектировали совершенно недостаточные надълы въ  $1-1^1/2$  дес. на душу (тульскій, курскій, воронежскій, тамбовскій, казанскій, симбирскій — большинство и полтавскій). Почти столь же недостаточныя нормы (1,5-1,8) дес.) проектироваль и харьковскій комитеть въ своемъ выкупномъ проектѣ; даже херсонскій комитетъ, несмотря на многоземелье Херсонской губерніи (24,4) дес. на душу въ помѣщичьихъ имѣніяхъ), предполагалъ дать крестьянамъ лишь отъ 1,3 до 3 дес. на душу, что при системѣ существовавшаго тамъ залежнаго хозяйства было совершенно недостаточно. Также и саратовскій комитетъ проектировалъ надѣлъ безусловно недостаточный по мѣстнымъ условіямъ—2 дес. на душу въ мѣстностяхъ съ трехпольнымъ сѣвооборотомъ и  $3^1/2$  дес. — съ залежнымъ хозяйствомъ.

До чего недостаточны были нормы, предположенныя почти повсемъстно губернскими комитетами, видно лучше всего изъ того факта, что редакці-

онныя комиссіи, установившія нормы надѣла, по общему признанію далеко недостаточныя, все же для того, чтобы хоть нѣсколько приблизиться къ нормальнымъ размѣрамъ крестьянскаго землепользованія, существовавшаго при крѣпостномъ правѣ, должны были въ большинствѣ губерній увеличить нормы, проектированныя комитетами, на  $100^{\circ}/_{\circ}$  и болѣе, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ на 175, на 200 и даже на  $300^{\circ}/_{\circ}$ !

Еще сильнъе помъщичье своекорыстіе проявилось въ большинствъ губернскихъ комитетовъ въ вопросф о размфрахъ повинностей, установлявшихся за отводимые крестьянамъ надълы. Съ одной стороны, многіе комитеты, такъ какъ имъ было предложено указывать, въ чемъ именно заключается улучшение въ положении крестьянъ въ ихъ проектахъ, объясняли, что оно заключается въ уменьшеніи повинностей; съ другой стороны, многіе изъ нихъ сокращение надъловъ мотивировали также уменьшениемъ повинностей. И дъйствительно, на первый взглядъ повинности, и въ особенности барщина, казалось, были уменьшены въ проектахъ многихъ губернскихъ комитетовъ довольно значительно. Но это кажущееся уменьшение на самомъ дълъ было фиктивно, и фиктивность его зависъла отъ неправильнаго масштаба, который быль выставлень губернскими комитетами. Опираясь на старинный законь о трехдневной барщинъ, губернскіе комитеты исходили въ своихъ расчетахъ изъ предположенія, что помъщики при крѣпостномъ правъ повсемъстно пользовались половиной всъхъ рабочихъ дней своихъ кръпостныхъ, при чемъ они произвольно толковали, что отъ помъщика зависъло назначить эти дни когда угодно, уменьшая число ихъ въ зимнее время и соотвътственно увеличивая лътомъ. На самомъ дълъ, если это и практиковалось въ нъкоторыхъ имъніяхъ, то практиковалось лишь въ видъ злоупотребленія, съ нарушеніемъ и точнаго смысла закона, и самыхъ насущныхъ нуждъ крѣпостныхъ. Пользуясь такимъ произвольнымъ толкованіемъ закона, многіе губернскіе комитеты въ своихъ проектахъ охотно сокращали общее число барщинныхъ дней въ году, установляя будто бы вмѣсто трехдневной двухдневную баршину, что составляло 104 дня въ году или, за вычетомъ праздниковъ, 90 Нъкоторые шли еще дальше и проектировали брать 80 дней въ году. Но при этомъ почти вс $^{\pm}$  они предоставляли помъщику право  $^{2}/_{3}$  или  $^{3}/_{4}$  установленныхъ баршинныхъ дней требовать лътомъ, въ періодъ полевыхъ работъ, чъмъ и уничтожалась съ избыткомъ вся видимая льгота, особенно если прицять въ расчетъ, что такая "уменьшенная" барщина установлялась за весьма дъйствительно сокращенные надълы. Такъ, напр., московскій комитетъ, понизивъ надълъ до нормы 1,3-2 дес. на душу, опредълилъ размъръ барщины всего 80 дней въ году, но изъ нихъ 64 дня лътомъ и лишь 16 дней въ остальное время года. Но, несомнънно, въ Московской губерніи и при кръпостномъ правъ ръдко кто изъ помъщиковъ требовалъ болъе 64 дней, когда крестьянскій надъль быль значительно выше (въ среднемъ 2,6 дес. на душу).

Наиболье тяжелый размъръ барщины въ нечерноземной полосъ проектировалъ костромской комитетъ: 140 мужскихъ и 93 женскихъ дня съ тягла при надълъ отъ 1,5 до 3 дес. на душу. Если бы примънить къ этому надълу расчетъ, установленный впослъдствии редакціонными комиссіями, то за него пришлось бы отбывать въ году не болье 55 дней съ тягла.

Въ черноземныхъ губерніяхъ, гдѣ надѣлъ въ комитетскихъ проектахъ былъ особенно сильно урѣзанъ, почти повсемѣстно проектирована была двухдневная барщина вмѣсто трехдневной, но при этомъ обыкновенно указывалось, что  $^2/_3$  или  $^3/_4$  назначенныхъ дней могли требоваться въ лѣтнее время. Чрезвычайно любопытны объясненія, которыя сдѣланы были въ обзорѣ основаній, приложенномъ къ проекту воронежскаго губернскаго комитета. Комитетъ этотъ объяснилъ, что крестьянское тягло, получавшее до тѣхъ

поръ въ надълъ круглымъ числомъ 6 дес. всей земли, отработывало въ годъ по нормъ трехдневной барщины 142 дня (за вычетомъ праздниковъ) или, считая цъну рабочаго дня полнаго тягла, т.-е. мужчины и женщины въ 30 коп., на 42 р. 60 к. Если же на тягло дать по 31/4 дес. (какъ проектировалось комитетомъ), то, по вышеуказанному расчету, каждое тягло должно было бы отработать помъщику на 23 р. 8 к.; комитетъ же назначиль баршинныхъ дней всего на сумму 14 р. 30 к. съ тягла, какъ бы уменьшивъ такимъ образомъ слъдовавшую съ крестьянъ, по его расчету, повинность на 8 р. 80 к. Это дало поводъ впослъдствіи воронежскому предводителю кн. И. В. Гагарину торжественно заявить государю, что воронежское дворян-



П. Н. Свистуновъ. (Альб. кал. деят.).

ство рѣшило пожертвовать третью часть своего состоянія. Ложность этого заявленія раскрывается изъ того факта, что воронежскій комитеть, уменьшивь размѣръ крестьянскаго надѣла почти вдвое, установиль двухдневную баршину (вмѣсто номинальной трехдневной), положивь, однако, что  $\frac{2}{3}$  баршинныхъ дней отбываются лѣтомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ за усадьбу этотъ комитетъ опредѣлиль выкупную сумму по 25 к. за сажень, что составляло за усадебную осѣдлость нормальнаго размѣра (840 саж.) 210 р., съ каковой суммы онъ постановилъ взимать впредь до выкупа усадьбы по  $5^{0}/_{0}$ , т.-е. по 10 р. 10 к. съ двора. Къ тому же и въ предположенномъ размѣрѣ надѣлы отводились крестьянамъ по проекту этого комитета лишь на переходный срочно-обязанный періодъ, по истеченіи котораго вся земля должна была возвратиться къ помѣщику.

Таковы были проектированные комитетами размъры барщины; но барщина въ глазахъ всъхъ губернскихъ комитетовъ имъла при ликвидаціи кръпостного права лишь временное и второстепенное значение. Гораздо важнъе было установление размъра денежныхъ оброковъ, которые устанавливались на неопредъленное время и по которымъ впослъдствіи должна была опредъляться и выкупная сумма. Многіе комитеты старались уравнять выведенные ими размъры оброковъ съ размърами барщины или обратно; но вообще очень немногіе комитеты при установленіи нормы оброковъ исходили изъ ранъе существовавшихъ окладовъ. Въ огромномъ большинствъ комитетовъ оброки проектировались или на основаніи средней доходности земли, или какъ извъстный процентъ съ принятой ими (довольно произвольной) оцънки земли, при чемъ существовавшія ранъе повинности принимались во вниманіе лишь отчасти. Нъкоторые комитеты за надълы, отводимые въ значительно уменьшенномъ размъръ, оставляли повинности, взимавшіяся при кръпостномъ правъ, поступаясь лишь мелкими натуральными сборами, которые предполагалось упразднить повсемъстно. Почти нигдъ комитеты не приняли во вниманіе того, что, теряя изв'єстныя права, пом'єщикъ въ то же время освобождался и отъ различныхъ обязанностей въ отношеніи прежнихъ своихъ кръпостныхъ; а между тъмъ нъкоторыя изъ этихъ обязанностей, какъ, напримъръ, продовольствование крестьянъ въ неурожайные годы, были весьма существенны и въ нъкоторыхъ губерніяхъ становились иногда для помъщиковъ такъ тяжелы, что доводили ихъ до крайности, до желанія передать свои имънія въ казну даромъ. Все это теперь было забыто. Вмъстъ съ тъмъ, проектируя отдать крестьянамъ часть земли, почти вездъ значительно меньшую той, какая была въ пользованіи крестьянъ при крѣпостномъ правѣ, комитеты, при опредъленіи повинностей, какъ будто совершенно забывали, что въ распоряжении помъщиковъ остается еще значительная часть имънія, неръдко далеко превышавшая ту, которая отводилась по ихъ проектамъ крестьянамъ. Всего болъе это относится, конечно, къ черноземнымъ губерніямъ, но и въ нечерноземныхъ остающіяся за надъломъ помъщичьи усадьбы, доходныя статьи и особенно луга и льса имьли, разумьется, значительную цънность и доходность, которыя въ будущемъ должны были лишь возрастать.

Особенно повышенные оброки, совершенно не соотвътствовавшіе цънности и доходности отводимыхъ крестьянамъ надъловъ, проектировали комитеты промышленныхъ нечерноземныхъ губерній. Такъ, напримъръ, по проекту большинства владимирскаго комитета размъры оброковъ въ нъкоторыхъ мъстностяхъ доводились до 40 р. съ тягла, по проекту ярославскаго комитета—28 р. 50 к., калужскаго и смоленскаго—по 28, московскаго и нижегородскаго—до 25 руб. Еще болъе несоразмърна съ нормою проектированныхъ надъловъ была высота повинностей, предполагавшихся въ костром-

скомъ проектъ. При кръпостномъ правъ здъсь средняя величина надъла была 6,8 дес. на душу, а средняя по губерніи величина оброковъ равнямась 23 р. 50 к. По проекту губернскаго комитета норма надъла была установлена отъ 1,5 до 3 дес. на душу, а оброки за этотъ надълъ проектировались въ первой группъ уъздовъ отъ 22 р. 50 к. до 25 р. съ тягла, во второй группъ—отъ 25 р. до 27 р. 50 к. и, наконецъ, въ третьей — отъ 30 до 37 р. 50 к. Въ обзоръ основаній къ этому проекту было пояснено, что за нормы денежной повинности приняты среднія цифры оброковъ по каждому уъзду съ присоединеніемъ и всъхъ сгонныхъ дней; въ уъздахъ же



Калужскій губернскій комитеть.

третьей группы (Чухломскомъ, Кологривскомъ, Галичскомъ и Солигаличскомъ) цифра оброковъ проектирована выше другихъ уъздовъ, потому что здъсь принята въ соображение особая выгодность отхожихъ промысловъ.

Сравнительно умфренныя повинности были проектированы тверскимъ колитетомъ, который, предполагая отвести крестьянамъ надълъ, близкій къ существовавшему, назначалъ за него повинность всего 22 р. 50 к. съ тягла; но комитетъ вовсе не скрывалъ при этомъ, что и этотъ размфръ повинности вовсе не соотвътствуетъ доходности отводимаго надъла, и прямо заявлялъ, что въ немъ большая часть соотвътствуетъ доходамъ отъ заработковъ крестьянъ, а вовсе не отъ земли.

Чтобы гарантировать помъщику получение этой части дохода по возможности независимо отъ размъра отводимаго въ дъйствительности въ каждомъ данномъ имъніи земельнаго надъла, тверской комитетъ предложилъ при одънкъ земли, отводимой крестьянамъ, и при установлении за нее оброка, который подлежаль выкупу, руководствоваться весьма своеобразной системой градаціи, изобрътенной членомъ этого комитета М. Е. Воробьевымъ. Тверской комитетъ, принявъ эту систему, ръшилъ не дълать отдъльной оцънки крестьянскихъ усадебъ и всю потерю цънности дворянскихъ имъній, происходящую отъ отмъны кръпостного права на личность крестьянъ, вложить въ оценку 1-й десятины надъла подъ темъ предлогомъ, что ближайшія къ селенію земли, заключающія въ себъ усадебную осъдлость и наиболъе унавоженныя поля, имъютъ, несомнънно, и значительно высшую цънность, нежели земли, болъе удаленныя отъ селенія. Опредъливъ поэтому норму оброка нъсколько ниже средней нормы существовавшихъ при кръпостномъ правъ оброковъ, въ 9 руб. съ души (22 р. 50 к. съ тягла), комитетъ постановилъ при 4 - десятинномъ надълъ оцънить первую десятину надъла въ 5 руб. 10 коп., вторую-въ 1 р. 80 к., третью-въ 1 р. 20 к. и четвертую—въ 60 коп., что составляло для всъхъ четырехъ десятинъ 8 р. 70 коп. Аналогичную систему градаціи въ оцінкь разныхъ десятинъ надъла приняли и нъкоторые другіе комитеты нечерноземныхъ губерній (новгородскій, ярославскій, вологодскій), а впослъдствіи и редакціонныя комиссін, распространившія ее на всъ великорусскія губернін.

Что касается комитетовъ черноземныхъ губерній, то въ нихъ цифры оброчныхъ нормъ были приняты почти во всѣхъ на первый взглядъ невысокія: но такъ какъ здѣсь были проектированы сильно пониженныя нормы надѣловъ, то назначенныя этими комитетами нормы оброка, по сравненію съ нормами проектированнаго ими надѣла, приходится и здѣсь признать чрезмѣрно высокими.

Вопросъ о вотчинной власти быль разрѣшень во многихъ комитетахъ въ значительной мърѣ въ зависимости отъ первоначальныхъ указаній правительства, данныхъ въ рескриптахъ и подтвержденныхъ въ программъ, разосланной въ апрѣлѣ 1858 г. Правительство, какъ я уже упоминалъ, отказалось впослѣдствіи по этому вопросу отъ своей первоначальной точки зрѣнія послѣ того, какъ оно признало преимущества быстраго и окончательнаго разрѣшенія вопроса при помощи выкупной операціи передъ системой длительнаго переходнаго срочно-обязаннаго періода, для котораго, главнымъ образомъ, и требовалось сохраненіе вотчинной власти въ томъ или иномъ видѣ. Поэтому журналомъ главнаго комитета отъ 4 декабря 1858 г. признано было желательнымъ, если не избъгнуть вполнѣ, то, по крайней мърѣ, сократить "переходное состояніе", барщинныя отношенія уничтожить въ теченіе 3 лѣтъ и дать освобожденнымъ крестьянамъ самоуправленіе въ ихъ сельскомъ быту. Тутъ

же быль поставленъ вопросъ, не слѣдуетъ ли совершенно измѣнить и главу IX программы, данной губернскимъ комитетамъ, въ которой предусматривалось, какъ неизбѣжное, сохраненіе вотчинной власти помѣщиковъ. Но губернскіе комитеты не были извѣщены о такомъ измѣненіи правительственной программы, и такъ какъ большинство изъ нихъ имѣли въ виду въ своихъ проектахъ, главнымъ образомъ, переходное срочно-обязанное положеніе, ко-

торое многимъ изъ нихъ представлялось—и не безъ основанія—своего рода осаднымъ положеніемъ, и такъ какъ при этомъ они должны были руководствоваться именно IX главой программы, то организація вотчинной власти въ формѣ начальства и попечительства помѣщика надъ сельскими обществами была проектирована даже и такими комитетами, которые стремились къ полной ликвидаціи крѣпостныхъ отношеній и къ идеѣ вотчинной власти относились довольно равнодушно или склонны были видѣть въ ней даже излишнее обремененіе для землевладѣльца послѣ уничтоженія крѣпостного права.

Пытался принципіально обосновать необходимость сохраненія и правом трность вотчинной власти и сеніоральныхъ правъ дворянства на будущее время одинъ лишь петербургскій комитетъ, стоявшій, какъ мы видъли, на феодальноаристократической точкъ зрънія. Остальные губернскіе комитеты при составленіи IX главы положеній "придерживались" большею частью программы и, слъдуя ея указаніямъ, назначали помъщиковъ имъній, составлявшихъ цълое сельское общество, начальниками этихъ обществъ, а если въ составъ сельскаго общества входили два или болье имънія, то владъльцамъ ихъ предоставляли избирать изъ своей среды одного въ начальники общества; мелкопомъстныя же имънія присоединяли къ сосъднимъ крупнымъ.



Кубокъ калужскаго губерн. комитета.

Содержаніе вотчинной власти пом'єщиковъ, въ качествѣ начальниковъ обществъ, было также нам'єчено въ главныхъ чертахъ въ программѣ, и большая часть комитетовъ въ своихъ проектахъ лишь развивала ея указанія. По этимъ проектамъ начальникамъ обществъ предоставлялась довольно сильная власть надъ крестьянскимъ населеніемъ и болѣе или менѣе широкое вм'єшательство въ сферу крестьянскаго самоуправленія, въ видѣ права про-

смотра и отмѣны приговоровъ сходовъ, права утвержденія и увольненія крестьянскихъ выборныхъ должностныхъ лицъ, права наказанія крестьянъ (штрафами, арестами и розгами) за неповиновеніе и грубость, а иногда и за другіе проступки и, наконецъ, право высылки изъ предѣловъ имѣнія и передачи въ распоряженіе правительства лицъ, виновныхъ въ нѣкоторыхъ повторныхъ преступленіяхъ, въ оскорбленіи помѣщика и членовъ его семьи и даже просто упорныхъ недоимщиковъ, которыхъ предполагалось даже по нѣкоторымъ проектамъ предоставить помѣщикамъ сдавать въ рекруты. Нѣкоторые изъ комитетовъ предоставляли помѣщикамъ право наблюденія и за посторонними лицами на территоріи ихъ имѣній, при чемъ помѣщикъ могъ даже арестовать всякаго нарушителя порядка и спокойствія, несмотря на званіе его и должность, и выслать его изъ предѣловъ имѣнія или передать въ руки земской полиціи, содержа до того времени подъ стражей не болѣе трехъ дней.

Изъ общаго числа комитетскихъ проектовъ въ 44 (въ томъ числѣ въ 9, принадлежавшихъ меньшинствамъ) помѣщику проектировалось предоставить званіе и вышеочерченныя права начальника общества. Нѣкоторые комитеты, какъ, напр., самарскій, отдѣляли вопросъ о вмѣшательствѣ во внутреннія дѣла крестьянскихъ обществъ отъ вопроса о правѣ полицейской и дисциплинарной власти надъ крестьянами въ имѣніяхъ, особенно пока не прекращена барщина. Самарскій комитетъ отказывался отъ всякаго вмѣшательства во внутреннія дѣла крестьянскихъ обществъ даже и въ формѣ попечительства надъ ними; но установлялъ значительныя дисциплинарныя права помѣщика въ барщинныхъ имѣніяхъ, вплоть до примѣненія тѣлесныхъ наказаній въ опредѣленной мѣрѣ

Совершенно отступили въ своихъ проектахъ отъ правительственной программы комитеты тверской, калужскій, смоленскій, рязанскій, саратовскій, харьковскій и меньшинства владимирскаго и новгородскаго, при чемъ последніе иять комитетовъ и меньшинство новгородскаго сохранили въ своихъ проектахъ нъкоторыя черты вотчинной власти и привилегій дворянскаго сословія, а тверской комитеть и меньшинства калужскаго и владимирскаго отказались отъ всякой вотчинной власти, признавая гражданскую равноправность освобожденныхъ крестьянъ съ дворянами. При этомъ тверской комитетъ и владимирскія меньшинства проектировали всесословную волость съ волостными собраніями изъ помъщиковъ и представителей крестьянскихъ обществъ, съ выборнымъ волостнымъ предводителемъ или попечителемъ во главъ; а калужское меньшинство проектировало подчинение какъ помъщиковъ, такъ и крестьянъ, соединенныхъ въ сельскія общества, непосредственно выборному уъздному всесословному хозяйственно-распорядительному комитету. Въ своихъ выкупныхъ проектахъ признавали полную ненужность вотчинной власти также и комитеты саратовскій и пензенскій.

Вообще вопросъ о вотчинной власти и ея организаціи многіе комитеты связывали въ своихъ сужденіяхъ съ вопросомъ объ организаціи мѣстнаго управленія или самоуправленія въ уѣздахъ и губерніяхъ послѣ отмѣны крѣпостного права. Хотя вопросъ этотъ не былъ включенъ въ программу занятій губернскихъ комитетовъ и министерство указало даже особымъ циркуляромъ (отъ 20 марта 1858 г.), что комитеты "могутъ не входить въ сужденія" объ этомъ предметѣ, такъ какъ онъ касается общаго устройства имперіи и о немъ учреждена особая междувѣдомственная комиссія, тѣмъ не менѣе, нѣкоторые комитеты представили особыя соображенія объ организаціи мѣстнаго упра-



Блюдо, поднесенное крестьянами Александру П. (Тверской музей).

вленія въ уѣздахъ на начадахъ самоуправленія—одни всесословнаго, какъ, напр., тверской и меньшинства владимирскаго и калужскаго, другіе—дворянскаго, видя въ этомъ удобный способъ вознаградить отчасти дворянство за потерю крѣпостныхъ правъ. Возникшіе по этому предмету въ отдѣльныхъ комитетахъ сужденія и взгляды впослѣдствіи были усиленно развиваемы депутатамп губернскихъ комитетовъ въ редакціонныхъ комиссіяхъ.

При составленіи проектовъ положенія во многихъ губернскихъ комитетахъ, какъ уже было упомянуто, голоса раздълились, и отъ большинства отдълились одно, а иногда и два меньшинства.

Въ обществъ и въ литературъ установилось мнъніе, что всъ эти меньшинства состояли изъ наиболье прогрессивныхъ элементовъ помъстнаго дворянства. Я уже указываль ошибочность такого представленія въ спеціальной работѣ своей о губернскихъ комитетахъ. Не говоря о томъ, что въ Тверской губерніи было прогрессивное большинство и консервативное меньшинство, и въ остальныхъ комитетахъ, представившихъ не одинъ, а два или три проекта, нерѣдко меньшинства являлись выразителями вовсе не болѣе прогрессивныхъ взглядовъ, а просто различія мѣстныхъ условій и интересовъ въ одной и той же губерніи: такъ, напр., обстояло дѣло въ Нижегородской губерніи, гдѣ комитетъ раздѣлился на двѣ почти равныя группы, изъ которыхъ одна состояла изъ представителей черноземныхъ уѣздовъ этой губерніи, а другая—нечерноземныхъ промышленныхъ. Вообще изъ числа 21 проекта, представленныхъ меньшинствами, можно считать лишь 3 или 4 дѣйствительно либеральными и 6 или 7 составленными съ желаніемъ болѣе или менѣе соблюсти интересы крестьянъ. Въ остальныхъ же 11 сословные помѣщичьи интересы проглядываютъ почти столь же ясно, какъ и въ проектахъ большинства.

А. Корниловъ.

## III. Главный Комитетъ и редакціонныя комиссіи.

Е. И. Вишнянова.

ередача крестьянскаго вопроса на разсмотръніе губернскимъ комитетамъ не освобождала центральныхъ правительственныхъ учрежденій отъ дальнъйшей работы надъ нимъ: пока комитеты работали, надо было слъдить за ихъ дъятельностью и направлять ее, а потомъ предстояла громадная работа разсмотрънія и сводки комитетскихъ проектовъ. Для этого было образовано два учрежденія: 1) по Высочайшему повельнію, состоявшемуся 8 янв. 1858 г., но объ-

явленному лишь 18 февр., секретный комитеть быль преобразовань въ "Главный Комитеть по крестьянскому дѣлу для разсмотрѣнія постановленій и предположеній о крѣпостномъ состояніи" и 2) 4 марта при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ открытъ былъ "Земскій отдѣлъ центральнаго статистическаго комитета". Земскій отдѣлъ долженъ былъ разсматривать всѣ дѣла по вопросамъ, касающимся земско-хозяйственнаго устройства, и потому на него же было возложено предварительное разсмотрѣніе проектовъ губернскихъ комитетовъ. Если добавить къ этому, что непремѣнными членами отдѣла назначены были такіе сторонники крестьянской реформы, какъ Я. А. Соловьевъ и Н. А. Милютинъ, то понятна станетъ та важная роль, какую

при разработкъ реформы долженъ былъ играть земскій отдълъ. Энергичные и дъльные чиновники съ жаромъ принялись за работу, и изъ земскаго отдъла черезъ министра внутреннихъ дълъ стали поступать къ государю блестящіе доклады, въ которыхъ опровергались всъ доводы противниковъ реформы и указывалось настоящее положеніе дълъ. Кромъ того, слъдя за дъятельностью губернскихъ комитетовъ, земскій отдълъ не только не допускалъ уклоненія отъ указанныхъ правительствомъ началъ крестьянскаго устройства, но старался развить ихъ еще дальше, постоянно становясь на сторону либеральнаго меньшинства въ комитетахъ. Онъ возражалъ противъ стремленія помъщиковъ получить выкупъ за личность крестьянъ; доказывалъ необходимость сохранить за крестьянами надълы, существовавшіе при кръпостномъ правъ,



С. М. Жуковскій.



Г. П. Галагапъ.



Н. И. Жельзновъ.



Кн. С. П. Голицыпъ.



.

И. И. Арапетовъ.

и понизить при этомъ размѣры повинностей; составилъ, наконецъ, записку о важности выкупа крестьянами не только усадебной, но и полевой земли, и предлагалъ разрѣшить комитетамъ обсуждение этого вопроса.

Что же касается Главнаго Комитета, то большинство его членовъ попрежнему не сочувствовало дѣлу преобразованія и всячески старалось его тормозить. Но поставленные въ невозможность открыто противиться ясно выраженной волѣ государя, консервативные члены Комитета прибѣгали къ косвеннымъ мѣрамъ: они стали указывать на опасность слишкомъ быстрыхъ и рѣшительныхъ дѣйствій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и жаловались государю даже на великаго князя Константина Николаевича за рѣзкость его сужденій. Усердно распространяя опасенія, что при введеніи реформы неиз-

бъжны будутъ крестьянскіе бунты и волненія, они добились того, что Александръ II склонился къ мысли заранъе позаботиться о принятіи чрезвычайныхъ военно полицейскихъ мъръ. На сторону этого мнънія сталъ и генералъ Ростовцевъ, какъ человъкъ стараго закала, считавшій спасительной всякую мъру въ духъ николаевскаго режима. Въ результатъ такого настроенія явился составленный въ канцеляріи Главнаго Комитета проектъ объ учрежденіи должности временныхъ генералъ-губернаторовъ съ чрезвычайными полномочіями и о назначеніи по уъздамъ уъздныхъ начальниковъ преимущественно изъ военныхъ, которые имъли бы въ своихъ рукахъ уъздное управленіе и военную полицію и такимъ образомъ являлись бы тамъ мелкими военными диктаторами. Предлагая этотъ проектъ, враги реформы не безъ основанія надъялись, что при чрезвычайномъ усиленіи исполнительной власти будутъ парализованы благія намфренія правительства. Другіе, подобно Ростовцеву и самому Александру II, стояли за этотъ проектъ по неумънію отръшиться отъ николаевской системы управленія, всецьло державшейся на развитіи бюрократіи и военщины. Но Министерство Внутреннихъ Дълъ, гдъ давалъ тонъ Н. А. Милютинъ, понимало всю ненужность и даже вредъ подобной мъры, и когда на министерство возложено было составление инструкціи для генераль-губернаторовь, то Ланской представиль государю отъ своего имени составленную Арцимовичемъ записку, въ которой проектъ объ усиленіи власти быль подвергнуть весьма обстоятельной критикъ. Государь, которому противники реформы усифли внушить опасение безпорядковъ, не согласился съ доводами записки и, упорно отстаивая основную мысль проекта, противъ каждаго пункта критики написалъ на представленной ему запискъ свои замъчанія, нікоторыя въ очень різкомъ тоні. Этоть инциденть едва не повлекь за собой отставку Ланского, но черезъ нъсколько мъсяцевъ онъ закончился побъдой Министерства Внутреннихъ Дълъ: доклады министра съ точными фактическими данными о положеніи дълъ и личныя впечатлънія, полученныя во время путешествія по Россіи льтомъ и осенью 1858 г., успокоили Александра II, и онъ отказался отъ мысли о введеніи генераль-губернаторовъ.

Тъмъ временемъ и во взглядахъ Ростовцева мало-по-малу происходила знаменательная перемъна. Онъ постепенно освобождался отъ вліянія Позена и начиналь усердно изучать иностранную и русскую литературу по крестьянскому дълу. По мъръ того, какъ онъ знакомился съ вопросомъ, взгляды его постепенно мънялись, отходя все дальше отъ мнънія большинства Главнаго Комитета и приближаясь къ тъмъ основнымъ положеніямъ, которыя указывались сторонниками освобожденія крестьянъ съ землей.

Развитіе взглядовъ Ростовцева можно прослѣдить по четыремъ его письмамъ, написаннымъ государю въ августѣ и сентябрѣ 1858 г. изъ-за границы, гдѣ онъ лѣчился на водахъ и, пользуясь досугомъ, усердно занимался крестьянскимъ вопросомъ. Въ первыхъ трехъ письмахъ Ростовцевъ очень близко

стоитъ къ тъмъ началамъ, которыя были указаны въ рескриптахъ и дополнительныхъ къ нимъ отношеніяхъ министра. Считая необходимымъ надъленіе крестьянъ землей, онъ находитъ, однако, совершенно невозможнымъ выкупъ земли у помъщиковъ правительствомъ. "При невозможности освободить крестьянъ ни съ землею, ни безъ земли" онъ останавливается на мысли оставить имъ при освобожденіи усадьбы и пашни въ постоянное пользованіе за барщину и денежныя повинности, при чемъ помъщикъ имъль бы вотчинную власть надъ крестьянами. Но уже въ первомъ письмъ Ростовцевъ находитъ, что "надобно включить въ освобожденіе крестьянъ и такіе элементы, которые постоянно въ историческомъ ихъ развитіи усиливали бы возможность для крестьянъ дълаться поземельными собственниками безъ потрясенія



Н. Х. Бунге.



М. Х. Рейтернъ.



К. И. Домонтовичъ.



Е. И. Ламанскій,



М. Н. Любощинскій,

государства, безъ посредничества огромныхъ капиталовъ правительства, которыхъ оно не имъетъ и никогда имъть не будетъ, и безъ нарушеній правъ дворянъ-помъщиковъ". Ростовцевъ предлагалъ даже мъры, которыя должны содъйствовать крестьянамъ въ пріобрътеніи ихъ надъловъ въ полную собственность, но эти мъры были примънимы лишь къ отдъльнымъ случаямъ. Нъкоторое колебаніе замътно у Ростовцева и по вопросу о вотчинной власти помъщика. Говоря во второмъ и третьемъ письмъ о будущемъ устройствъ крестьянъ, онъ отводитъ помъщику видное мъсто, надъляя его, какъ начальника общины, очень обширными правами, вплоть до права смънять сельскихъ старшинъ и высылать изъ своего имънія тъхъ крестьянъ, которыхъ онъ признаетъ опасными или вредными. Но, съ другой стороны, онъ какъ бы желаетъ и ограничить помъщичью власть, предлагая, чтобы помъщикъ имъль дъло только съ міромъ, не касаясь личностей.

Искреннія и убъдительныя письма Ростовцева очень поправились государю: ему казалось теперь, что онъ нашель умнаго и добросовъстнаго сотрудника, который горячо преданъ дълу крестьянской реформы и сумъетъ довести его до благополучнаго конца.

Кромѣ этихъ писемъ, выяснявшихъ основы реформы, очень важную роль въ ходѣ крестьянской реформы сыграло царское путешествіе по Россіп въ августѣ и сентябрѣ 1858 г. Во время пріема дворянъ разныхъ губерній государь обращался къ нимъ съ рѣчами, въ которыхъ успокоивалъ ихъ объщаніемъ вызвать въ Петербургъ при окончательномъ обсужденіи реформы въ Главномъ Комитетѣ дворянскихъ депутатовъ по два отъ губерніи, но въ то же время выражалъ свою непремѣнную волю совершить освобожденіе крестьянъ. Это гласное и рѣшительное заявленіе государя клало конецъ всякимъ колебаніямъ и сомнѣніямъ.

Въ эту же поъздку императоръ увидълъ, что со стороны дворянства нельзя ожидать особенно сильной оппозиціи, потому что среди этого сословія есть много лицъ, понимающихъ необходимость реформы. Успокоился государь и относительно настроенія простого народа, который всюду встръчалъ его съ неподдъльнымъ восторгомъ, какъ иниціатора освобожденія. Въ половинъ октября государь вернулся въ Петербургъ въ свътломъ настроеніи и съ твердою върой въ успъхъ предпринятаго дъла.

Тотчасъ по возвращеніи государя въ Петербургъ письма Ростовцева подверглись обсужденію въ особыхъ конфиденціальныхъ совъщаніяхъ въ Гатчинскомъ дворцъ, куда, кромѣ автора писемъ, государемъ приглашенъ былъ и Ланской. Результатомъ этихъ совъщаній явилось ръшеніе провести нѣкоторыя изъ разсмотрѣнныхъ здѣсь мѣръ въ Главномъ Комитетъ. Сдѣланныя самимъ Ростовцевымъ въ систематическомъ порядкѣ извлеченія изъ писемъ были напечатаны и разосланы членамъ Главнаго Комитета, и затѣмъ 18 октября, 19, 24 и 29 ноября они обсуждались въ засѣданіяхъ, происходившихъ подъ личнымъ предсѣдательствомъ государя. Рѣшенія этихъ засѣданій, изложенныя въ журналахъ комитета, утвержденныхъ государемъ 26 октября и 4 декабря, должны были имѣть очень важное значеніе въ виду того, что въ это время нѣкоторые губернскіе комитеты уже кончали свою работу, и центральныя правительственныя учрежденія скоро должны были начать разсмотрѣніе и сводку комитетскихъ проектовъ.

Первый журналь, отъ 26 окт., имъетъ въ виду формальную сторону дъла и устанавливаетъ порядокъ разсмотрънія, утвержденія и обнародованія дворянскихъ проектовъ. Предполагалось, что проекты эти должны будутъ поступать сначала въ Министерство Внутреннихъ Дълъ, которое, провъривъ, нътъ ли въ нихъ отступленій отъ Высочайше утвержденныхъ началъ и указаній и вообще отъ государственныхъ узаконеній, будетъ передавать илъ въ Главный Комитетъ, гдъ они поступятъ на предварительное раз-



Крестьянская свадьба.

Here are a volume the american Policy Companies Companie

The real of the second control of the second

TO THE TOTAL STATE OF THE TOTAL

26 окт. — рмальную сторопу

кок р — на должны бу
которое, про

которое, про

будетъ переда-

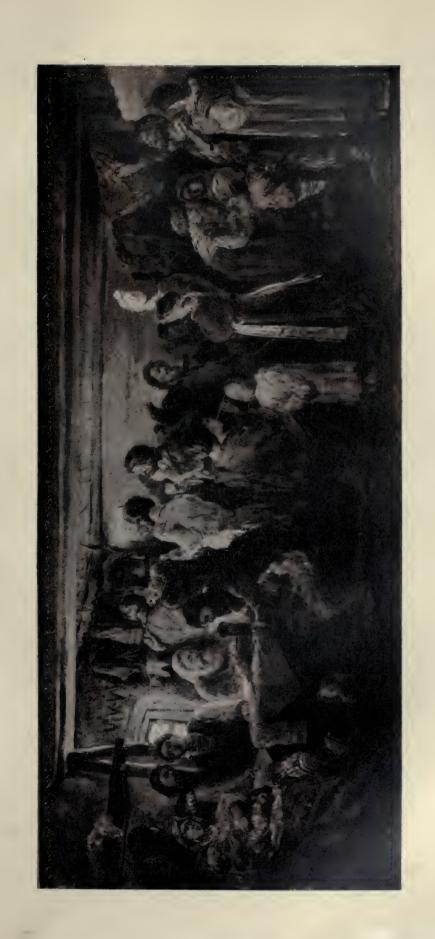



смотрѣніе особой комиссіи. Какъ Главному Комитету, такъ и его комиссіи было предоставлено право "приглашать въ свои засѣданія для необходимыхъ объясненій и совѣщаній не только членовъ, избранныхъ отъ губернскихъ комитетовъ, но и всѣхъ тѣхъ лицъ, кои своими познаніями о сельскомъ хозяйствѣ и бытѣ крестьянъ могутъ принести пользу разсматриваемому дѣлу" — мысль, использованная потомъ при организаціи редакціонныхъ комиссій.

Гораздо важнъе быль журналь 4 декабря. Здъсь изложены были тъ главныя основанія, которыми должень быль руководиться комитеть при разсмотръніи губернскихъ проектовъ. Начала эти въ нъкоторыхъ пунктахъ принципіально измъняли прежній планъ крестьянской реформы, намъченный

въ рескриптахъ государя, въ отношеніяхъ министра и особенно въ данной губернскимъ комитетамъ программъ.

Первоначальный планъ реформы заключался въ томъ, чтобы, объявивъ крестьянъ лично свободными, право собственности на всю землю сохранить за помъщиками, но съ условіемъ оставить крестьянамъ ихъ усадебную осъдлость съ правомъ выкупа ея и предоставить имъ въ пользованіе такое количество пахотной земли, которое будетъ обезпечивать ихъ бытъ и выполненіе ими обязанностей передъ правительствомъ и помъщиками. Пользованіе землей, принадлежащей помъщикамъ, предполагалось предоставить крестьянамъ на все время переходнаго періода, до того момента, когда правительство разръшитъ имъ свободное передвиженіе, а исправное отбываніе обязанностей, возложенныхъ на крестьянъ за пользо-



Тульской губ. и увзда (армякъ, верхняя одежда). Изъ альбома 1878 г.

ваніе помѣщичьей землей, предполагалось обезпечить сохраненіемъ на все это время вотчинной власти помѣщиковъ. Такимъ образомъ прежній планъ весь держался на мысли о надѣленіи крестьянъ землею въ пользованіе. Журналъ 4 декабря указывалъ совершенно иную исходную точку: онъ говорилъ, что "необходимо стараться, чтобы крестьяне постепенно дѣлались поземельными собственниками", и предлагалъ Главному Комитету "сообразить, какіе именно способы могутъ быть представлены со стороны правительства для содѣйствія крестьянамъ къ выкупу поземельныхъ ихъ угодій". При такой постановкѣ вопроса мѣнялся и характеръ переходнаго состоянія или, какъ теперь стали говорить, "срочно-обязаннаго" положенія: обязательныя отношенія крестьянъ къ помѣщикамъ за пользованіе ихъ землей, очевидно, должны были послѣ вы к у па земли прекрагиться, а это, въ свою очередь, ставило вопросъ, нужно

ли будетъ тогда сохранять вотчинную власть, которую по первоначальному плану предполагалось оставить за помъщиками? Журналъ 4 декабря и предлагалъ Главному Комитету сообразить, можетъ ли IX глава программы, данной губернскимъ комитетамъ, остаться въ силѣ, или ее слъдуетъ измънить. Вмъстъ съ тъмъ журналъ предполагалъ предоставить крестьянамъ самоуправленіе съ общиннымъ пользованіемъ землей тамъ, гдѣ оно уже существуетъ, и съ установленіемъ надъ личностью крестьянина власти не помъщика, а міра, который "отвъчаетъ круговою порукой за каждаго изъ своихъ членовъ по отправленію повинностей казенныхъ и помъщичьихъ". Такимъ образомъ, имъя въ виду полную ликвидацію кръпостныхъ отношеній посредствомъ выкупа земли, журналъ 4 декабря давалъ еще не совсъмъ опредъленное, но, несомнънно, новое направленіе крестьянской реформъ.

Въ виду большаго удобства въ составъ Главнаго Комитета уже Высочайшимъ указомъ 15 іюля 1858 года для предварительнаго просмотра и доклада комитетскихъ проектовъ была образована особая комиссія. Членами ея были назначены Ланской, гр. Панинъ, Муравьевъ и Ростовцевъ, а управленіе дѣлами поручено было статсъ-секретарю Государственнаго Совѣта Жуковскому. Какъ этой комиссіи, такъ и Главному Комитету предоставлялось право приглашать на свои засѣданія депутатовъ, которыхъ дворяне могли избрать по два отъ каждаго комитета для того, чтобы представить высшему правительству необходимыя свѣдѣнія и разъясненія по разбираемому проекту. Члены комиссіи, сильно расходившіеся въ своихъ взглядахъ, не были объединены ничьимъ руководствомъ и не имѣли достаточно времени для изученія составленныхъ въ губернскихъ комитетахъ проектовъ, а два изъ нихъ, Панинъ и Муравьевъ, не сочувствуя реформъ, проявляли къ тому же слишкомъ мало усердія. Поэтому комиссія четырехъ оказалась неработоспособной и безполезной для дѣла.

Тогда, по мысли Ланского и Ростовцева, въ этой комиссіи рѣшено было представить на Высочайшее усмотрѣніе проектъ учрежденія двухъ новыхъ комиссій съ наименованіемъ ихъ редакціонными. Первую изъ этихъ комиссій, предназначенную для выработки крестьянскихъ положеній общихъ для всѣхъ губерній, предполагалось составить изъ члеповъ, назначенныхъ отъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, Юстиціи, Государственныхъ Имуществъ и П Отдѣленія Канцеляріи Его Величества, а вторую—для выработки мѣстныхъ положеній— изъ представителей Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Государственныхъ Имуществъ и изъ экспертовъ, избранныхъ предсѣдателемъ обѣихъ комиссій изъ членовъ губернскихъ комитетовъ или другихъ опытныхъ помѣщиковъ. 17 февраля 1859 г. государь утвердилъ это предположеніе, назначивъ предсѣдателемъ редакціонныхъ комиссій генералъ-адъютанта Ростовцева. Среди членовъ первой категоріи, командированныхъ разными вѣдомствами, выдѣлялись два "непремѣнные" члена— Жуковскій и Соловь-

евъ, — первый отъ канцеляріи Главнаго Комитета, второй отъ Земскаго Отдѣла, и особенно Н. А. Милютинъ. Въ число экспертовъ, которыхъ Ростовцевъ приглашалъ только удостовърившись въ ихъ сочувствіи крестьянской реформъ, попали нѣкоторые предводители дворянства, наиболѣе видные члены комитетовъ и нѣсколько помѣщиковъ, хотя среди безусловно сочувствующихъ реформъ лицъ (кн. Черкасскій, Самаринъ, Тарновскій и др.) попали и ярые крѣпостники (кн. Паскевичъ, гр. Шуваловъ и проч.).



Новгородская изба. (Щукин, музей).

Сначала предполагалось, что члены-эксперты будутъ работать только во второй комиссіи, которая должна была составить положенія для отдѣльныхъ мъстностей. Но Ростовцевъ счелъ такое раздѣленіе неудобнымъ, потому что при немъ становились невозможными общія засѣданія, гдѣ за общей работой объединялись бы всѣ силы обѣихъ комиссій. Чтобы устранить это неудобство, рѣшено было воспользоваться тѣмъ пунктомъ Высочайшаго повелѣнія объ учрежденіи редакціонныхъ комиссій, который предоставлялъ предсѣдателю ихъ право "дать симъ комиссіямъ внутреннее устройство и образованіе по ближайшему его усмотрѣнію... соединять обѣ комиссіи въ одинъ

составъ или одно присутствіе въ тъхъ случаяхъ, когда это будетъ необходимо для разсмотрънія предметовъ, требующихъ общаго и совокупнаго обсужденія". Основываясь на этомъ, Ростовцевъ слилъ объ комиссіи въ одну, но зато разбилъ на три отдъленія: 1) юридическое, которое должно было опредълить права и обязанности крестьянъ и дворовыхъ людей, а также поземельныя права помъщиковъ; 2) административное — для выработки внутренняго устройства крестьянскихъ обществъ и опредъленія отношеній ихъ къ помъщикамъ и мъстнымъ властямъ, и 3) хозяйственное, опредълявшее всъ поземельныя отношенія крестьянъ къ помъщикамъ, т.-е. вопросы объ усадьбахъ, надълъ, повинностяхъ и выкупъ. Когда вскоръ послъ этого учреждена была особая финансовая комиссія, спеціально для разработки вопроса о выкупъ, то и она была подчинена Ростовцеву и составила четвертое отдъленіе редакціонныхъ комиссій. Что касается состава отдъленій, то члены финансовой комиссіи были назначены и приглашены прямо въ нее; тутъ было нъсколько представителей отъ правительственныхъ учрежденій и небольшое число членовъ-экспертовъ. Среди первыхъ выдълялся Н. А. Милютинъ, а изъ вторыхъ наиболъе знающими и полезными были проф. Н. Х. Бунге и А. П. Заблоцкій-Десятовскій. Остальныя три отдъленія составлялись изъ членовъ редакціонныхъ комиссій, при чемъ каждый могъ выбрать себъ то или другое отдъленіе, согласно своему желанію и сообразно своимъ спеціальнымъ знаніямъ. Можно было состоять членомъ двухъ и даже всѣхъ трехъ отдъленій. Работать всъ отдъленія должны были врозь, составляя проекты и доклады - каждое по своему предмету. Но окончательно ихъ доклады обсуждались и утверждались въ общемъ присутствіи всъхъ отдъленій. Такимъ образомъ, вмъсто предположенныхъ трехъ комиссій: двухъ редакціонныхъ и одной финансовой, при Главномъ Комитетъ получилась подъ общимъ предсъдательствомъ Ростовцева од на комиссія, но разбитая на четыре отдъленія. Этимъ, кстати сказать, объясняется несходство терминологіи въ сочиненіяхъ по крестьянскому вопросу: одни авторы, держась офиціальнаго термина, говорять объ этомъ учреждении во множественномъ числъ "редакціонныя комиссіи"; другіе, имъя въ виду, что дъятельность всъхъ отдъленій была объединена общими собраніями подъ предсъдательствомъ Ростовцева, предпочитаютъ названіе "редакціонная комиссія".

При сводкъ и обсуждении проектовъ губернскихъ комитетовъ члены редакціонной комиссіи должны были принимать во вниманіе не только правительственные взгляды, но и всъ полезныя мысли, разбросанныя какъ въ печатныхъ сочиненіяхъ по крестьянскому вопросу, такъ и въ рукописныхъ проектахъ и миъніяхъ. Поэтому Ростовцевъ позаботился объ учрежденіи при комиссіи большой библіотеки, куда были собраны сочиненія и рукописи, заключавшія въ себъ различныя свъдънія по крестьянскому вопросу не только въ Россіи, но и на Западъ. Въ эту библіотеку, между прочимъ, былъ при-

сланъ изъ III Отдъленія Собственной Его Величества Канцеляріи заграничный журналъ Герцена "Колоколъ". Затъмъ были вытребованы изъ губерній тъ свъдънія о помъщичьихъ имъніяхъ, какія каждымъ помъщикомъ представлены были въ губернскіе комитеты. При работахъ комиссіи ръшено было допустить широкую гласность съ тъмъ, чтобы, по выраженію Ростовцева, "призвать на помощь общее участіе, которое прольетъ свътъ на каждую оставшуюся въ тъни сторону вопроса, дополнитъ недостающіе факты и исправитъ во-время каждую ошибку комиссіи". Въ цъляхъ гласности ръшено было жур-

налы и труды комиссіи печатать въ значительномъ количествъ экземпляровъ и разсылать ихъ министрамъ, губернаторамъ и губернскимъ предводителямъ дворянства съ просьбой прислать къ опредъленному сроку свои замъчанія.

Редакціонная комиссія заняла очень своеобразное положеніе среди другихъ учрежденій. Открытая при Главномъ Комитетъ, она на самомъ дълъ черезъ своего предсъдателя Ростовцева, пользовавшагося неограниченнымъ довъріемъ Александра II, была подчинена непосредственно самому государю. Составленная наполовину изъ чиновниковъ, хорошо знавшихъ вопросъ и желавшихъ провести реформу согласно съ видами правительства, на половину изъ пред-



Нравы крестьянъ. (Stern).

ставителей общества, впрочемъ, назначенныхъ правительствомъ, а не выбранныхъ самимъ обществомъ, комиссія допускала при своихъ занятіяхъ широкую гласность и собиралась чутко прислушиваться ко всѣмъ мнѣніямъ вплоть до тѣхъ, которыя выражались въ нелегальныхъ изданіяхъ. Въ дальнѣйшемъ предполагалось допустить въ редакціонную комиссію еще болѣе широкую струю общественнаго мнѣнія въ лицъ депутатовъ отъ губернскихъ комитетовъ. Эта мысль явилась въ связи съ тѣми обѣщаніями, которыя еще лѣтомъ 1858 г. далъ Александръ II, неоднократно заявлявшій въ своихъ

ръчахъ къ дворянству разныхъ губерній, что при обсужденіи проектовъ губернскихъ комитетовъ въ Главномъ Комитетъ туда будутъ приглашены депутаты отъ нихъ. Съ передачей комитетскихъ проектовъ въ редакціонную комиссію ръшено было туда же вызвать и тъхъ депутатовъ, которыхъ раньше предполагалось пригласить въ Главный Комитетъ. Вызвать ихъ ръшено было въ два пріема согласно тому плану работъ, какой установленъ былъ Ростовцевымъ. Въ первый періодъ работъ комиссія должна была изучить проекты тъхъ комитетовъ, которые уже окончили свои занятія, и на основаніи этого матеріала составить вчернъ свой проектъ; затъмъ предполагалось пригласить депутатовъ отъ этихъ комитетовъ и во второй періодъ занятій изучить остальные проекты, принявъ во вниманіе и замъчанія, сдъланныя депутатами. Послъ этого снова вызывались депутаты отъ остальныхъ комитетовъ, и редакціонная комиссія, выслушавъ ихъ критику, въ третій періодъ своихъ занятій опять должна была переработать свой проектъ.

Но несмотря на допущенную гласность и привлеченіе общественныхъ

Но несмотря на допущенную гласность и привлеченіе общественных силь въ лицъ членовъ-экспертовъ и депутатовъ, редакціонная комиссія являлась учрежденіемъ чисто бюрократическимъ, созданнымъ спеціально для того, чтобы противодъйствовать тъмъ притязаніямъ дворянства, которыя были высказаны въ проектахъ многихъ комитетовъ и вообще чувствовались въ настроеніи дворянства. Дворянство понимало, что отмъна кръпостного права нанесетъ ударъ его политическому значенію, такъ какъ оно лишится той государственной власти, какую имъло надъ своими крестьянами. Поэтому многіе комитеты, разръшивъ такъ или иначе экономическіе и юридическіе вопросы, связанные съ предполагаемой реформой, упорно останавливались на мысли, что власть эта и послъ реформы должна оставаться за помъщиками. Эта мысль обосновывалась тъмъ, что такое управленіе и для крестьянъ будетъ выгоднъе управленія чиновниковъ. При этомъ приводилась обыкновенно ръзкая критика бюрократическаго строя съ произволомъ чиновниковъ и указывалось на необходимость хозяйственно-распорядительнаго управленія, выборнаго отъ всъхъ сословій и отвътственность также и для чиновниковъ. Во всъхъ этихъ пожеланіяхъ Министерство Внутреннихъ Дълъ усмо-

Во всѣхъ этихъ пожеланіяхъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ усмотрѣло конституціонныя стремленія и потому изъ недовѣрія къ дворянству захватило все дѣло крестьянской реформы въ свои руки. Но расходясь съ помѣстнымъ дворянствомъ въ политическихъ стремленіяхъ, правящая бюрократія, тоже принадлежавшая къ владѣльческому классу, имѣла съ нимъ общіе интересы, касавшіеся экономической стороны реформы. Отсюда и происходилъ тотъ неполный союзъ бюрократіи и дворянства, который попытались устроить въ редакціонной комиссіи. Этотъ союзъ рано или поздно долженъ былъ перейти въ открытый разрывъ, что и случилось по окончаніи перваго періода занятій редакціонной комиссіи, когда вызваны были депутаты отъ дворянскихъ комитетовъ.

Собравшись впервые 4 марта, члены редакціонной комиссіи посвятили рядъ первыхъ засъданій общаго присутствія выработкъ программы своихъ занятій. Согласно заявленію Ростовцева, члены комиссіи при составленіи положеній должны были руководствоваться какъ Высочайшимъ рескриптомъ 20 ноября и 5 декабря 1857 г., такъ и журналами Главнаго Комитета отъ 26 октября и 4 декабря. Кромъ того, они должны были принять во вниманіе Высочайше одобренныя мнѣнія самого Ростовцева, выраженныя въ извлеченіяхъ изъ его писемъ къ государю и въ особой запискъ "Ходъ и исходъ крестьянскаго вопроса". Между первоначальной программой правительства,



Н. Н. Павловъ.



Н. А. Кристофари.



Н. П. Шишковъ.



Ю. А. Гагемейстеръ.



А. К. Гпреъ.



А. Н. Поповъ.

положенной въ основу работъ губернскихъ комитетовъ, и новыми взглядами Ростовцева, какъ мы видъли выше, было значительное противоръчіе. Но Ростовцеву легко удалось провести въ комиссіи свои предложенія, сущность которыхъ сводилась къ слъдующимъ основнымъ положеніямъ:

- 1) Освободить крестьянъ съ землей.
- 2) Конечной развязкой освобожденія считать выкупъ крестьянами ихъ надъловъ у помъщиковъ.
- 3) Оказать содъйствіе выкупу посредничествомъ, кредитомъ, гарантіями или финансовыми операціями правительства.

- 4) Избъгнуть по возможности регламентаціи срочно-обязаннаго періода или сократить переходное состояніе.
- 5) Баршину уничтожить законодательнымъ порядкомъ черезъ три года переводомъ крестьянъ на оброкъ, за исключеніемъ только тѣхъ, которые сами того не пожелаютъ.
- 6) Дать самоуправленіе освобожденнымъ крестьянамъ въ ихъ сельскомъ быту.

Принятыя единодушно, эти начала впослъдствіи вызвали, однако, горячіе споры среди членовъ редакціонной комиссіи.

Первый періодъ занятій редакціонной комиссіи продолжался полгода, до начала сентября 1859 г. За это время комиссіей были разработаны важнѣйшіе вопросы крестьянской реформы: 1) вопросъ о выкупѣ земли крестьянами, 2) вопросъ о размѣрѣ крестьянскихъ надѣловъ и повинностей и 3) вопросъ объ административномъ устройствѣ крестьянъ и о вотчинной власти помѣщика. Подъ давленіемъ критики депутатовъ перваго и второго призыва, редакціонная комиссія внесла потомъ въ свои постановленія нѣкоторыя измѣненія въ смыслѣ большаго обезпеченія интересовъ помѣщиковъ, но въ существенныхъ чертахъ эти постановленія комиссіи и вошли потомъ въ "Положенія" 19 февраля 1861 г. Занятія перваго періода представляютъ поэтому особый интересъ.

При крѣпостномъ правъ помъщики имъли право собственности на землю, а фактически и на личность крестьянъ. При ликвидаціи крѣпостныхъ отношеній эти права помъщиковъ должны были измъниться, а какъ-на это давалъ отвътъ рескриптъ 20 ноября 1857 г. и правительственная программа, разосланная въ руководство губернскимъ комитетамъ въ апрълъ 1858 г. Что касается права на личность крестьянъ, то этотъ пунктъ опредъленно ръшался въ I главъ упомянутой программы и въ циркуляръ министра внутреннихъ дълъ, сообщавшаго губернаторамъ волю государя, который "призналъ, что личность крестьянъ и обязательный ихъ трудъ выкупу подлежать не могутъ". Относительно земли такого опредъленнаго постановленія не было: въ поясненіяхъ къ рескрипту 20 ноября вслъдъ за заявленіемъ, что "помъшикамъ сохраняется право собственности на всю землю", шло предложеніе, что "крестьянамъ оставляется ихъ усадебная осъдлость, которую они въ теченіе опредъленнаго времени пріобрътаютъ въ свою собственность посредствомъ выкупа; сверхъ того предоставляется въ пользование крестьянъ надлежащее, по мъстнымъ удобствамъ, для обезпеченія ихъ быта и для выполненія ихъ обязанностей предъ правительствомъ и помъщикомъ, количество земли, за которое они или платять оброкь или отбывають работу пом'вщику".

При такой неопредѣленности руководящихъ началъ часть губернскихъ комитетовъ отводила крестьянамъ безсрочный постоянный надѣлъ, осталь-

ные—лишь на переходное время, на срокъ не болъе 12 лътъ, по истечени которыхъ вся земля должна была вернуться къ помъщикамъ. Въ губерніяхъ промышленныхъ, гдъ выгодна была полная ликвидація кръпостного права, гдъ отъ продажи земли крестьянамъ по высокой оцънкъ могло получиться возмъщеніе убытковъ отъ потери кръпостного труда, прилагаемаго не къ земль, а къ отхожимъ промысламъ,—тамъ явилась мысль о выкупъ земли крестьянами. Относясь сначала очень отрицательно къ этой мысли, правительство потомъ сдълало уступку, позволило губернскимъ комитетамъ, еще не кончившимъ занятій, составлять свои проекты при условіи выкупа земли и само стало высказывать эту мысль какъ основное начало реформы. Въ

правительственныхъ сферахъ и у самого государя мысль о выкупъ стала укръпляться особенно благодаря Ростовцеву, который впервые высказалъ ее лътомъ 1858 г. въ своемъ четвертомъ письмѣ къ Александру II и подробнъе развилъ въ февралъ 1859 г. въ запискъ "Ходъ и исходъ крестьянскаго вопроса". Признавая въ этой запискъ, что "выкупъ немедленный и обязательный быль бы наиполезнъйшій, если бы только онъ быль признанъ возможнымъ и справедливымъ", Ростовцевъ въ засъданіи редакціонной комиссіи предложилъ, однако, что "выкупъ долженъ совершаться по полюбовному соглашенію между помъщиками и крестьянами, и подтвердилъ, что и государь признаетъ выкупъ добровольный. Итакъ, при разръшеніи вопроса о правъ собственности на землю передъ редакціонной комиссіей были четыре возможности:



Тамбовск. губ., Усманск. у. (зипунъ или чекмепь). Альбомъ 1878 г.

1) надъленіе крестьянъ землею во временное пользованіе, 2) надъленіе ихъ землею въ постоянное пользованіе, 3) обязательный выкупъ земли крестьянами и 4) добровольный выкупъ.

Въ комиссіи раздавались голоса въ защиту каждаго изъ этихъ мнѣній.

- 1) Возставая противъ предложенія Ростовцева о выкупѣ земли, орловскій губернскій предводитель дворянства В. В. Апраксинъ требовалъ лишь надѣленія крестьянъ землей на время 12 лѣтъ срочно-обязаннаго періода, по истеченіи котораго вся земля должна была перейти въ полное распоряженіе помѣщика. Его поддерживалъ другой сторонникъ безземельнаго освобожденія—М. Н. Позенъ.
- 2) Еще ръшительнъе поднялись противъ выкупа петербургскій губернскій предводитель дворянства гр. Шуваловъ и кн. Паскевичъ. Они желали

значительнаго сокращенія срочно-обязаннаго періода, но окончательную развязку кръпостныхъ отношеній видъли не въ надъленіи крестьянъ землею въ собственность, а въ предоставление имъ въ безсрочное пользование опредъленныхъ земельныхъ угодій за справедливыя повинности, при чемъ за крестьянами, какъ за людьми свободными, должно было оставаться право принимать землю или отказаться отъ нея по своему усмотрънію. Редакціонная комиссія высказала опасеніе, что при подобныхъ условіяхъ крестьяне легко будутъ покидать свои надълы, что принесетъ ущербъ имъ самимъ, вызоветъ разстройство помъщичьяго хозяйства и будеть грозить опасностью для государственнаго спокойствія. Съ другой стороны, въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ земля повысится въ цънъ, помъщики будутъ употреблять насильственныя мъры, чтобы, заставивъ крестьянъ отказаться отъ надъла, воспользоваться имъ съ большею для себя выгодою. Поэтому редакціонная комиссія отвергла это предложеніе, считая его косвенно направленнымъ къ безземельному освобождению крестьянъ и къ образованію изъ нихъ класса свободныхъ, но бездомныхъ и безземельныхъ работниковъ.

- 3) За обязательный выкупъ высказался въ комиссіи оберъ-прокуроръ Сената Н. П. Семеновъ. Это былъ одинъ изъ самыхъ консервативныхъ членовъ комиссіи, и его либерализмъ въ данномъ вопросъ объясняется тѣмъ, что онъ былъ помъщикомъ промышленной Ярославской губерніи, гдѣ выкупъ земли былъ выгоденъ для помъщиковъ, потому что въ оцѣнку ея они разсчитывали вложить и стоимость крѣпостного труда, прилагавшагося не къ землъ.
- 4) Остальные члены редакціонной комиссіи соглашались съ тѣми предложеніями, которыя вызвали такой рѣзкій отпоръ со стороны Шувалова и Паскевича. Въ спорѣ съ ними комиссія окончательно формулировала свои взгляды. Они сводились къ слѣдующимъ положеніямъ:

"Комиссія, неуклонно слъдуя началамъ, Высочайшею волею указаннымъ, постановила даровать немедленно крестьянамъ личную свободу и упрочить ихъ поземельный надълъ, за опредъленныя въ пользу помъщиковъ повинности. Но, какъ подобныя обязательныя отношенія между помъщиками и крестьянами должны имъть исходъ, то редакціонной комиссіи предложены къ тому слъдующія средства:

- 1. Покупка крестьянами земель безъ содъйствія правительства.
- 2. Выкупъ ими земель съ помощью правительства.
- 3. Обращение крестьянскихъ обществъ въ городское сословие, посредствомъ образования изъ промышленныхъ селений и мъстечекъ.
- 4. Дозволеніе крестьянамъ переселяться на земли, не принадлежащія помъщику.

"Ни одно изъ этихъ средствъ не есть принудительное; слъдовательно, могутъ оказаться крестьяне, которые не воспользуются этими предоставлен-

ными имъ способами; а потому для приведенія срочно - обязаннаго періода къ окончанію комиссія опредълила срокъ этому періоду".

Такимъ образомъ, допуская срочно-обязанный періодъ, комиссія имѣла въ виду окончательное освобожденіе. Обязательныя отношенія между помѣщиками и крестьянами представляли, конечно, большія неудобства для обоихъ сословій. Редакціонная комиссія ясно понимала, что выйти изъ этого неудоб-



О. Ф. Ярошинскій.

ства можно только путемъ выкупа земли при гарантіи со стороны правительства, и поэтому всъ свои заключенія клонила къ выкупу. Въ результать получился рядъ постановленій, нанесшихъ сильный ударъ прежнему понятію собственности. Важнъйшія изъ нихъ были слъдующія:

- 1. Право собственности на личность и трудъ отмъняется безъ вознагражденія.
- 2. Часть земли помѣщиковъ отдается въ безсрочное пользованіе крестьянъ; за помѣщиками остается только

титулъ собственниковъ на эту землю, такъ какъ они теряютъ право распоряжаться ею и только получаютъ съ нея извъстную ренту.

- 3. На помъщиковъ возложена была обязанность продать крестьянамъ усадьбы по установленной правительствомъ цънъ.
- 4. Что касается выкупа полевыхъ угодій, то для крестьянъ онъ быль обязателенъ, если того желаютъ помъщики, а для помъщиковъ устанавливалось начало добровольнаго выкупа.

Всъ эти постановленія нарушали неприкосновенность частной собствен-

ности, но комиссія не отступала передъ этими рѣшительными мѣрами, потому что иного выхода при разрѣшеніи крестьянскаго вопроса не было. Зато она постаралась сбезпечить частные интересы тамъ, гдѣ они не такъ рѣзко сталкивались съ государственными.

Вторымъ важнымъ вопросомъ, разсмотръннымъ въ первый періодъ занятій редакціонной комиссіи, былъ вопросъ о крестьянскихъ надълахъ и повинностяхъ.

Исходной точкой для опредъленія крестьянскихъ надъловъ были слова рескрипта 20 ноября 1857 г. о томъ, что "крестьянамъ отводится надлежащее по мъст-



Б. Ф. Залескій.

нымъ условіямъ количество земли для обезпеченія ихъ быта и выполненія ихъ обязанностей передъ правительствомъ и обществомъ". Но и губернскіе комитеты и редакціонная комиссія понимали, что если дъйствительно надълить крестьянъ землей въ количествъ, достаточномъ для ихъ обезпеченія и несенія повинностей, то крестьянское земледъліе въ нъкоторыхъ мъстахъ совершенно поглотитъ дворянское. Указаніе рескрипта было явно невыполнимо.

Поэтому редакціонная комиссія, подобно комитетамъ, остановилась на мысли, что земля должна служить лишь однимъ изъ источниковъ крестьянскаго дохода. При такомъ взглядъ самымъ правильнымъ было сохранить за крестьянами существующе надълы въ расчетъ на то, что, гдъ земли было мало, тамъ крестьяне и впредь будуть пополнять свои скудныя средства все тъми же подсобными заработками. Но противъ этого положенія уже въ проектахъ комитетовъ приводилось возражение, что закръпление существующихъ надъловъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ вопреки справедливости узаконитъ случайность и произволь. Нъкоторые помъщики по безпечности или великодушно отводили крестьянамъ большіе надълы; несправедливо было бы теперь отбирать у нихъ земли больше, чемъ у другихъ. Съ другой стороны, признание существующихъ надъловъ было бы вопіющей несправедливостью по отношенію къ крестьянамъ тъхъ имъній, гдъ помъщики заранье почти обезземелили своихъ крестьянъ. Принявъ это во вниманіе, редакціонная комиссія ръшила въ огражденіе помфщиковъ установить высшій надфль, а въ огражденіе крестьянь-низшій, равный  $\frac{2}{5}$ , а по позднъйшему постановленію  $\frac{1}{3}$  высшаго. Въ случаь, если существующій надъль оказывался больше установленнаго высшаго, должны были дълаться отръзки въ пользу помъщика, или же этотъ излишекъ оставался у крестьянъ за особыя повинности, и наоборотъ, если существующій надъль быль меньше низшаго, то помъщикъ сбязанъ былъ сдълать приръзку земли въ пользу крестьянъ или же соотвътственнымъ образомъ понизить повинности. Впрочемъ, впослъдствіи и здъсь подъ вліяніемъ депутатовъ перваго призыва были сдъланы оговорки въ пользу помъщиковъ: до  $^{1}/_{3}$  всъхъ земель имънія во всякомъ случат должно было остаться за помъщикомъ, притомъ при исчисленіи земель, подлежащихъ отръзкъ въ пользу крестьянъ, принимались во вниманіе не всъ удобныя земли помъщика, а только земли того села, гдъ производилась отръзка, и земли другихъ селъ, отстоящихъ отъ перваго не далъе, какъ на 25 верстъ. Въ степной полосъ, гдъ недостатка въ землъ не чувствовалось, предположенъ былъ одинъ размъръ надъла — указный, съ предоставленіемъ помъщику права уменьшить его, если при надъленіи крестьянъ у него остается менѣе 1/2 всей земли въ имъніи.

Для опредъленія размъровъ высшихъ и указныхъ надъловъ комиссія воспользовалась присланными изъ губернскихъ комитетовъ свъдъніями о помъщичьихъ имъніяхъ, имъющихъ 100 и болье душъ, и, кромъ того, данными изъ комитета о земскихъ повинностяхъ. На основаніи этихъ данныхъ редакціонная комиссія раздълила губерніи и согласно хозяйственнымъ условіямъ и размърамъ существующихъ надъловъ на полосы, а полосы—на мъстности и установила для каждой полосы и мъстности нормы высшаго и низшаго надъла. Черноземная полоса была раздълена на 5 мъстностей съ высшими надълами въ 3,  $3^{1}/_{4}$ ,  $3^{1}/_{2}$ , 4 и  $4^{1}/_{2}$  десятины на душу; печерноземная полоса—

на 7 мѣстностей съ высшими надѣлами отъ  $3^{1}/_{4}$  до 8 десятинъ; степная полоса—на 4 мѣстности съ указными надѣлами въ  $6^{1}/_{4}$ ,  $8^{1}/_{4}$ ,  $10^{1}/_{4}$  и 12 десятинъ. Кромѣ того, въ виду особенностей земельныхъ отношеній были выработаны особыя нормы для губерній Малороссіи: Полтавской, Черниговской и части Харьковской и для губерній Новороссіи и юго-западныхъ. Устанавливая нормы надѣловъ, редакціонная комиссія стремилась къ тому, чтобы отрѣзки земель, бывшихъ у крестьянъ въ пользованіи, имѣли мѣсто какъ исключеніе, но она не достигла своей цѣли, а дальнѣйшее пониженіе надѣловъ, сдѣланное въ 2-й и 3-й періодъ дѣятельности редакціонной комиссіи,



На съпокосъ (Пимоненко).

повело къ еще большему сокращению крестьянскаго землевладъния. Стремясь отклонить отъ себя обвинение въ пристрасти къ крестьянамъ, комиссия слишкомъ внимательно отнеслась къ интересамъ помъщиковъ и потому провела не надъление крестьянъ землей, а обдъление ихъ.

Перейдя къ вопросу о размъръ крестьянскихъ повинностей, редакціонная комиссія отказалась отъ мысли соразмърить повинности съ цѣнностью земли, такъ какъ для этого потребовалась бы перепись, которая отняла бы много времени. Комиссія рѣшила принять за исходную точку своихъ работъ по этому предмету существующія крестьянскія повинности, мотивируя свое рѣшеніе тѣмъ, что платежи крестьянъ, установившіеся при крѣпостномъ правъ,

вполнъ соотвътствуютъ ихъ средствамъ. Эта исходная точка была, очевидно, невърна: изъ того, что крестьяне, неся различныя лишенія, платили при кръпостномъ правъ извъстныя повинности, отнюдь, конечно, не слъдовало, что эти платежи имъ по средствамъ. Здъсь редакціонная комиссія явно стала на сторону помъщиковъ. Признавъ существующія повинности, комиссія отбросила крайности и опредълила средній размъръ оброка и барщины, неодинаковый для различныхъ мъстъ Россіи. Впрочемъ, размъръ оброка и барщины гораздо однообразнъе, чъмъ нормы земельнаго надъла. Было установлено всего четыре полосы: 1) нечерноземная оброчная; норма оброка здъсь была 9 р. съ душевого надъла, за исключеніемъ лишь нъкоторыхъ особенно промышлен-



Саратовской губ., Вольскаго увада. (Полукафтанъ или чапанъ.) Альбомъ 1878 г.

ныхъ мѣстностей губерній: Московской, Петербургской, Ярославской, Владимирской и Нижегородской, для которыхъ оброкъ повышенъ былъ до 10 рублей. 2), 3) и 4)— нечерноземная полоса, барщинная черноземная и степная; во всѣхъ этихъ полосахъ устанавливался одинаковый оброкъ—8 р. съ души. Для тѣхъ губерній, гдѣ была барщина натуральная, повинность за высшій душевой надѣлъ установлена была въ 40 мужскихъ и 30 женскихъ рабочихъ дней.

Эти нормы оброка назначались за высшій земельный надъль Съ пониженіемъ величины душевого надъла уменьшались и размъры повинностей. Но пропорціональнаго
уменьшенія редакціонная комиссія не допустила. Исходя изъ выгоднаго для помъщиковъ, но совершенно невърнаго расчета, что

первая десятина надъла, въ которую крестьянинъ вкладываетъ весь свой трудъ, приноситъ все, что она можетъ дать, а вторая и слъдующія, на обработку которыхъ у него не хватаетъ уже ни труда, ни капитала, представляютъ уже меньше выгодъ, редакціонная комиссія установила систему градаці и повинностей, какъ это предлагалъ тверской комитетъ и нъкоторые другіе. Размъры платежа за первую десятину были опредълены отъ 3 руб. 50 коп. до 4 руб.; часть оброка за вторую десятину въ мъстностяхъ съ искусственнымъ удобреніемъ была установлена ниже, чъмъ за первую, но больше, чъмъ за остальныя; тамъ же, гдъ искусственнаго удобренія не было, всъ десятины, кромъ первой, облагались поровну. При надълъ въ 6 десятинъ 9-рублевый оброкъ въ нечерноземной полосъ распредълялся, напримъръ, такъ: на первую десятину — 4 руб., на вторую — 2 руб., на остальныя 4 десятины — по 75 коп. Ясно, что при отръзкъ послъдней десятины или

вообще при уменьшеніи надъла помѣщикъ только выигрывалъ, а крестьянинъ много терялъ.

Опредъленіе повинностей имъло очень важное значеніе при выкупъ земли. Выкупная сумма опредълялась не оцънкой выкупаемой земли, а капитализаціей платимаго за нее оброка. По желанію помъщика правительство выкупало у него для крестьянъ землю, давая ему капиталъ, который, считая по  $6^{\circ}/_{\circ}$ , приносилъ доходъ, равный оброку. Такимъ образомъ система градаціи повинностей, возлагая всю тяжесть платежей на первую десятину надъла, вела къ повышенной оцънкъ этой десятины и давала помъщикамъ возможность даже при небольшихъ надълахъ получать съ крестьянъ ту сумму, которая представляла запрещенный выкупъ за личность крестьянина.

При дальнъйшемъ ходъ реформы предположенныя нормы земельныхъ

надъловъ не разъ подвергались перемънамъ и, въ концъ-концовъ, стали значительно меньше; нормы повинностей измънялись меньше, но въ общемъ онъ сдълались выше, разъ падали теперь на меньшіе надълы. Осталась и система, при которой путемъ повышенной оцънки первой десятины надъла помъщикъ при выкупъ земли обходнымъ путемъ получалъ и запрещенный выкупъ за личность освобожденныхъ крестьянъ.

Съ неменьшей ясностью сказывалось вліяніе интересовъ правительства и помъщиковъ и при обсужденіи вопроса объ административномъ устройствъ крестьянъ.



А. Н. Татариновъ.

Исходной точкой послужили постановленія губернскихъ комитетовъ, относившіяся къ VIII и IX гл. данной имъ программы
("Образованіе сельскихъ обществъ" и "Права и отношенія помѣщиковъ").
Эти постановленія составили предметъ обсужденія въ административномъ
отдѣленіи редакціонной комиссіи. Но редакціонная комиссія, отражая колебанія правительства, какъ мы видѣли, совершенно измѣнила основные взгляды
по этому вопросу. Основываясь на рескриптѣ 20 ноября, который предоставлялъ помѣщикамъ вотчинную полицію въ сельскомъ обществѣ, и на ІХ гл.
своей программы, дѣлавшей помѣщика "начальникомъ обществъ, губернскіе
комитеты по разнымъ мотивамъ назначали помѣщика начальникомъ сельскихъ
обществъ съ очень широкою вотчинной властью, и только шесть комитетовъ и
меньшинство въ остальныхъ, устраняя помѣщичью власть надъ крестьянами,
предлагали ввести у нихъ мірское управленіе. Редакціонная комиссія въ своихъ
взглядахъ по этому вопросу основывалась на журналѣ Главнаго Комитета отъ
4 декабря 1858 г., гдѣ было сказано: "Государь императоръ повелѣлъ сообра-

зить, можеть ли IX глава программы въ руководство губернскимъ комитетамъ оставаться въ прежней силъ, или ее слъдуетъ измънить". Редакціонная комиссія ръшила это колебаніе въ послъднемъ смыслъ. Въ первомъ же докладъ своемъ административное отдъленіе постановило, что "замъна прежней полицейской безотчетной власти и безотчетнаго суда помъщика правильнымъ полицейскимъ и судебно полицейскимъ устройствомъ крестьянъ" составляетъ "одно изъ важнъйшихъ условій улучшенія быта помъщичьихъ крестьянъ и самаго выхода ихъ изъ кръпостной зависимости". Но административное отдъленіе считалось здъсь не только съ интересами крестьянъ, оно находило также, что вопросъ этотъ "имъетъ первостепенную важность и въ видахъ сохраненія общаго порядка и спокойствія". Эта двоякая цъль привела членовъ административнаго отдъленія къ мысли создать двъ независимыхъ другъ отъ друга единицы крестьянскихъ учрежденій: сельское общество



В. В. Тарповскій.

и поземельную общину. Первое должно было служить административнымъ цѣлямъ правительства, и на него предполагалось возложить судебно-полицейскія обязанности, второе должно было вѣдать мірскія хозяйственныя дѣла и распредѣлять помѣщичьи и казенныя повинности между домохозяе вами, связанными по отбыванію ихъ круговою порукой.

Но при обсужденіи докладовъ административнаго отдъленія въ общемъ собраніи редакціонной комиссіи первоначальный планъ подвергся весьма существеннымъ измѣненіямъ, потому что забота о сохраненіи порядка и спокойствія перевѣсила заботу о крестьянскихъ интересахъ.

Признано было необходимымъ, чтобы сельскія общества имъли надзоръ за отбываніемъ повинностей поземельными общинами. Поэтому выборный представитель общины—староста—сдъланъ былъ полицейской властью и подчиненъ сельскому старшинъ. Такимъ образомъ исчезла независимость этихъ двухъ учрежденій, и община превратилась въ простое подраздъленіе общества. Самыя названія замънены были новыми: поземельную общину стали называть сельскимъ обществомъ, а сельское общество — волостью.

Волость отвъчала первой цъли правительства и была создана "въ видахъ правительственныхъ и административныхъ". Поэтому на волостное правленіе и волостного старшину возложено было множество полицейскихъ обязанностей и, кромъ того, было постановлено, что онъ долженъ "исполнять безпрекословно всъ законныя требованія мирового посредника, судебнаго слъдователя, земской полиціи и всъхъ установленныхъ властей по предметамъ ихъ

въдомства". По отношенію къ сельскимъ обществамъ (по новой терминологіи) волостной старшина является начальникомъ, потому что ему подчинялись всъ лица крестьянскаго самоуправленія, и онъ имъль право налагать на нихъ различныя взысканія. Самъ онъ былъ поставленъ въ зависимость отъ мирового посредника, который за проступки по службъ могъ подвергать его, равно какъ и другихъ должностныхъ лицъ замъчаніямъ, выговору, штрафу до ияти рублей и аресту до семи дней. Другіе представители правительственной власти не могли сами наказывать волостного старшину, но имъли право заявлять требованіе о подобныхъ же взысканіяхъ мировому посреднику. Такимъ образомъ волостной старшина, а черезъ него и сельское общество были подчинены общимъ бюрократическимъ полицейскимъ и административнымъ властямъ. Естественно было бы ожидать, что волостные старшины и сельскіе

старосты будуть подвергаться контролю волостныхъ и сельскихъ сходовъ, выборными органами которыхъ они являлись. Но редакціонная комиссія, предоставивъ сходамъ наблюдение за тъмъ, какъ ведутъ старшины и старосты хозяйственныя дъла и какъ расходуютъ общественныя деньги, однако, не дала имъ права подвергать своихъ представителей отвътственности. Сельскимъ обществамъ предоставлена была нъкоторая самостоятельность въ хозяйственныхъ дълахъ, но въ общемъ принципъ крестьянскаго самоуправленія, провозглашенный редакціонной комиссіей, осуществленъ не былъ, и правительство въ лицъ должностныхъ лицъ крестьянскаго будто бы самоуправленія получило выборныхъ



Н. В. Калачевъ.

и безплатныхъ агентовъ своей власти, содержимыхъ крестьянами, но подчиненныхъ общей администраціи и занятыхъ больше дѣлами администраціи, чѣмъ крестьянства.

Редакціонная комиссія ръшительно отрицала вотчинную власть помъщика; она уничтожила всъ ея виды за исключеніемъ права помъщика на особый почетъ во время срочно-обязаннаго періода и права его оказывать крестьянамъ защиту и покровительство. Но, освободивъ крестьянъ отъ власти помъщика, редакціонная комиссія постановила ихъ подъ власть часто не менѣе тягостную и произвольную — подъ власть бюрократіи. И уже нѣкоторые члены-эксперты редакціонной комиссіи, напримъръ, Л. Д. Желтухинъ и Ю. Ф. Самаринъ, подвергали сдъланныя постановленія рѣзкой, но справедливой критикъ.

Къ срединъ августа 1859 г. задача перваго періода занятій редакціонной комиссіи была исполнена: вчернъ проекть реформы быль готовъ. По

плану занятій для его обсужденія теперь надо было пригласить депутатовъ отъ губернскихъ комитетовъ.

Благодаря "Матеріаламъ редакціонныхъ комиссій", которые печатались въ 3.000 экземплярахъ и повсюду разсылались, дворянство могло слѣдить за ходомъ крестьянской реформы. Изъ этихъ отчетовъ оно ясно увидѣло, что редакціонная комиссія мало считается съ волей дворянства, выраженной въ проектахъ губернскихъ комитетовъ. Дворянство было недовольно рѣшеніями редакціонной комиссіи, и на почвѣ этого недовольства быстро росла дворянская оппозиція, консервативная и либеральная. По рукамъ стали ходить записки, враждебныя редакціонной комиссіи. Одна изъ нихъ, написанная се-



Нижегородской губерніи (въ кафтанѣ). Альбомъ 1878 г.

наторомъ Безобразовымъ, представляла проектъ адреса къ государю. Главная мысль этого адреса заключалась въ томъ, что для пересмотра положеній, заготовленныхъ редакціонной комиссіей, и для окончательнаго составленія законоположеній реформы надо учредить особое дворянское собраніе, составленное изъ выборныхъ отъ каждой губерніи. Ясно было, что когда по плану занятій въ редакціонную комиссію будутъ вызваны депутаты отъ губернскихъ комитетовъ, то между правительствомъ и дворянствомъ произойдетъ генеральное сраженіе. И правительство стало къ нему готовиться. Оно приняло рядъ мѣръ.

1) Прежде всего оно постаралось повліять на личный составъ депутатовъ. Въ первую очередь должны были пріъхать депутаты отъ 21 комитета, проекты которыхъ были уже разсмотръны. Въ нъкоторыхъ изъ этихъ комитетовъ

меньшинство членовъ осталось при особомъ мнѣніи и составило свои проекты, во многомъ согласные съ видами Ростовцева и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Желая найти поддержку въ меньшинствѣ, министръ съ разрѣшенія государя распорядился, чтобы въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ было составлено два проекта, одинъ изъ двухъ депутатовъ былъ избранъ непремѣнно изъ среды меньшинства. Депутаты отъ двухъ губерній (Витебской и Минской) были отчислены ко второму призыву; поэтому въ первую очередь явилось 36 представителей отъ 19 губерній—9 отъ меньшинства и 27 отъ большинства каждаго губернскаго комитета.

2) Затъмъ министръ внутреннихъ дълъ представилъ государю записку, въ которой выражалъ опасеніе, что дворянскіе депутаты по своимъ матеріальнымъ и сословнымъ интересамъ будутъ мъшать реформъ, имъющей прежде







К. И. Гечевичъ.



В. В. Апраксинъ.



А. А. Гробянка.

всего государственное значеніе, и потому считаль нужнымь ограничить ихъ участіе въ занятіяхь редакціонной комиссіи представленіемъ правительству тъхъ свъдъній и объясненій, которыя оно само сочтеть нужнымь имѣть. Государь согласился съ предложеніемъ министра, и въ результать явилась инструкція 11 августа Ростовцеву, опредълявшая образъ дъйствій какъ его самого, такъ и депутатовъ. По этой инструкціи депутаты разсматривались не какъ учрежденіе, а какъ отдъльныя лица; каждый изъ нихъ долженъ былъ давать о с о б ы й по с в о е й г у б е р н і и письменный отвътъ, представляя м т с т н ы я свъдънія и объясненія по такимъ вопросамъ, которые возникли при разработкъ крестьянскаго дъла.

25 августа депутаты въ первый разъ были приглашены въ общее собраніе редакціонной комиссіи и съ чувствомъ глубокаго недовольства и разочарованія выслушали здѣсь эту инструкцію. Послѣ этого они нѣсколько разъ собирались у гр. Шувалова и рѣшили обратиться къ государю съ просьбой о дозволеніи имъ имѣть общія совѣщанія. Это имъ было дозволено, но съ указаніемъ, что ихъ частныя совѣщанія не должны носить офиціальнаго характера. Вмѣстѣ съ тѣмъ государь еще разъ обѣщалъ, что всѣ рѣшенія редакціонной комиссіи будутъ потомъ представлены на разсмотрѣніе Главнаго Комитета. Это успокаивало дворянъ, потому что здѣсь они разсчитывали найти поддержку противъ комиссіи.

На своихъ совъщаніяхъ депутаты перваго призыва подвергли труды редакціонной комиссіи строгой критикъ и составили на нихъ замъчанія, занявшія три объемистыхъ тома. Наиболье важными пунктами этой критики были слъдующіе:

1. Соглашаясь на надъленіе освобожденных в крестьянъ землей, большинство депутатовъ было ръшительно противъ отвода надъловъ въ безсрочное пользованіе за разъ навсегда установленныя повинности. Имъ казалось, что съ уничтоженіемъ власти помъщика отбываніе повинностей не будетъ исправнымъ, и они считали несправедливымъ и невыгоднымъ для помъщика

постоянный оброкъ въ то время, какъ земля постоянно возвышается въ цѣнѣ. Такъ какъ большая часть этихъ депутатовъ была изъ промышленныхъ нечерноземныхъ и получерноземныхъ губерній, то они требовали обязательнаго единовременнаго выкупа земли при помощи особой кредитной операціи. Были, впрочемъ, и такіе, которые стояли за возвращеніе всей земли въ полное распоряженіе помѣщика послѣ окончанія срочно-обязаннаго періода.

2. Что касается постановленій комиссіи о надълахъ, то депутаты возражали противъ установленныхъ комиссіей нормъ высшихъ и низшихъ надъловъ, считая ихъ слишкомъ высокими, особенно для небольшихъ имѣній. Многіе депутаты говорили даже, что для крестьянскаго надъла совсѣмъ не надо устанавливать минимальнаго размѣра, до котораго помѣщикъ долженъ бы былъ нарѣзать крестьянамъ земли, въ случаѣ если при крѣпостномъ правѣ они имѣли земли меньше этого минимальнаго надѣла. Кромѣ того, депутаты требовали, чтобы при отводѣ земли крестьянамъ въ распоряженіи помѣщика оставалось во всякомъ случаѣ не менѣе половины или даже двухъ третей всей земли; при исчисленіи этихъ земель они предлагали не принимать во вниманіе лѣсовъ и земель, лежавшихъ въ сосѣднихъ уѣздахъ.

Нормы оброковъ, предположенныя редакціонной комиссіей, тоже встрътили критику депутатовъ. Депутаты промышленныхъ губерній, особенно Ярославской, предлагали свои, болъе высокія нормы.

3. Но особенно рѣзко критиковали депутаты проектъ административнаго устройства крестьянъ. Выразителемъ мнѣній большинства явился тверской депутатъ А. М. Унковскій. Исходя изъ мысли, что интересы помѣщичьихъ крестьянъ неразрывно связаны съ интересами другихъ сословій, онъ считалъ неправильнымъ обособлять крестьянскія учрежденія. "Это разъединеніе сословій поведетъ опять къ произвольному управленію чиновниковъ и къ разрушенію всякаго понятія о самоуправленіи обществъ". Устройство крестьянскаго управленія, по мнѣнію Унковскаго, немыслимо безъ общей реформы всего административнаго строя, основаннаго на мелочной правительственной опекъ и безотвѣтственности исполнительной власти. Основаніями этой реформы должны быть: гласность, учрежденіе самостоятельнаго, независимаго, общаго для всѣхъ сословій суда присяжныхъ, отвѣтственность должностныхъ лицъ передъ судомъ и послѣдовательно проведенная система самоуправленія.

По окончаніи своихъ работъ депутаты перваго призыва, неувѣренные въ томъ, что ихъ замѣчанія будутъ приняты во вниманіе, рѣшили обратиться къ государю съ ходатайствомъ, чтобы при окончательномъ обсужденіи проекта редакціонной комиссіи въ Главномъ Комитетъ имъ снова было позволено представить свои замѣчанія. Но при составленіи адреса государю депутаты не могли столковаться: въ указанномъ смыслѣ подали адресъ 18 депутатовъ, Пидловскій представилъ государю письмо съ олигархическими тенденціями, а пять депутатовъ: Унковскій, Піретеръ, Дубровинъ, Хрущовъ и Васильевъ

изложили въ своемъ адресъ главныя начала общей реформы административнаго и судебнаго строя Россіи. Съ подачей этихъ адресовъ совпало представленіе государю крайне безтактной записки камергера Безобразова, выражавшаго олигархическія стремленія придворнаго дворянства и требовавшаго "обузданія" Министерства Внутреннихъ Дълъ. Читателю извъстно, какія послъдствія имъли эти адреса 1).

Пробывъ въ Петербургъ нъсколько недъль, депутаты отъ губернскихъ комитетовъ разъъхались по мъстамъ съ чувствомъ недовольства и разочарованія, а редакціонная комиссія продолжала свою работу.

Во второй періодъ своихъ занятій, отъ 16 сентября 1859 г. до 12 марта 1860 г., редакціонная комиссія изучила проекты остальныхъ 25 комитетовъ п пересмотръла свои прежнія ръшенія. Когда эти работы близились къ концу, то были вызваны депутаты отъ этихъ комитетовъ, всего 45 человъкъ. Эти





Медаль въ память освобожденія крестьянъ.

депутаты собрались въ Петербургѣ всего черезъ четыре мѣсяца послѣ того, какъ окончилась дѣятельность депутатовъ перваго призыва, но ихъ отношеніе къ редакціонной комиссіи подъ вліяніемъ правительственныхъ мѣръ стало еще болѣе рѣзкимъ.

Это были преимущественно номѣщики черноземныхъ и западныхъ губерпій, гдѣ дворянство не хотѣло выпускать земли изъ своихъ рукъ. Поэтому они противились выкупу и, стремясь къ безземельному освобожденію крестьянъ, желали сохранить надъ ними вотчинную власть помѣщика. Въ противоположность депутатамъ перваго призыва, которые предлагали широкую программу либеральныхъ реформъ, депутаты второго приглашенія были настроены очень консервативно. Такое настроеніе поддерживалось въ нихъ слухами о томъ, что правительство кореннымъ образомъ измѣнило свои взгляды на крестьянскую реформу. Слухи эти имѣли нѣкоторое оправданіе въ томъ, что на мѣсто Ростовцева, умершаго 6 февраля 1860 г. отъ болѣзни, развившейся на почвѣ переутомленія, назначенъ былъ, къ удивленію и огорченію лучшей части русскаго общества, извѣстный реакціонеръ гр. Панинъ.

<sup>1)</sup> См. выше статью проф. А. А. Кизеветтера.

Окрыленные надеждой на перемъну курса, депутаты не послушались совътовъ Кошелева и, обвиняя членовъ редакціонной комиссіи въ республиканскихъ, соціалистическихъ и даже коммунистическихъ стремленіяхъ, они въ своей критикъ ръзко высказались противъ надъленія крестьянъ землею и противъ крестьянскихъ учрежденій, независимыхъ отъ помъщичьей власти. Но надежды депутатовъ не сбылись: Панинъ кое въ чемъ портилъ дъло редакціонной комиссіи, которой самъ не сочувствовалъ, но измѣнить ея рѣшеній кореннымъ образомъ, несмотря на все свое желаніе, не могъ.

Въ третій періодъ занятій редакціонной комиссіи (отъ 12 марта до 10 октября 1860 г.) мнѣнія и возраженія депутатовъ подвергались спеціальному обсужденію. Нѣкоторыя мнѣнія ихъ были, впрочемъ, приняты во вниманіе уже во второмъ періодѣ. Подъ вліяніемъ этихъ мнѣній редакціонная комиссія сдѣлала рядъ поправокъ въ своихъ предположеніяхъ, относившихся къ матеріальной сторонѣ реформы: во многихъ уѣздахъ были понижены нормы земельныхъ надѣловъ; въ черноземной полосѣ душевой оброкъ былъ повышенъ съ 8 руб. до 9; въ имѣніяхъ, гдѣ крестьяне безсрочно пользовались полевою землей, допущена была переоцѣнка повинностей черезъ 20 лѣтъ.

Наконецъ всъ предположенія редакціонной комиссіи получили окончательную редакцію, и 10 октября 1860 г. она была закрыта. Въ исторіи русскихъ учрежденій редакціонная комиссія выдъляется по своей работоспособности и энергіи: безъ обычной бюрократической волокиты, безъ отдыха, она менъе чъмъ въ двадцать мъсяцевъ, быть - можетъ, даже съ излишней поспъшностью, разръшила свою сложную задачу.

поспѣшностью, разрѣшила свою сложную задачу.

Въ самый день закрытія редакціонной комиссіи началось обсужденіе составленнаго ею проекта въ Главномъ Комитетъ. Рядъ обстоятельствъ способствовалъ тому, что внесенный проекть не могъ здѣсь подвергнуться существеннымъ измѣненіямъ. Во-первыхъ, комитетъ не имѣлъ достаточно времени, такъ какъ государь приказалъ торопиться съ реформой и кончить обсужденіе ея въ январѣ. Затѣмъ не малое значеніе имѣла смѣна предсѣдателя: вмѣсто тяжко заболѣвшаго кн. Орлова былъ назначенъ великій князъ Константинъ Николаевичъ, горячій сторонникъ реформы. При помощи самыхъ видныхъ членовъ редакціонной комиссіи онъ хорошо изучилъ ея постановленія и потому искусно руководилъ преніями въ Комитетъ. Наконецъ имѣло значеніе и то, что большинство Комитета, не сочувствовавшее постановленіямъ комиссіи, не столковалось между собой и голосовало врозь, такъ что относительное большинство голосовъ оставалось за сплоченнымъ меньшинствомъ Комитета. Сорокъ длинныхъ засѣданій посвятилъ Комитетъ обсужденію положеній, выработанныхъ въ комиссіи; пренія были очень горячія; мнѣнія сильно расходились, но... въ результатѣ проектъ редакціонной комиссіи прошелъ въ Главномъ Комитетъ безъ особыхъ измѣненій. Были только понижены въ разныхъ мѣстностяхъ размѣры крестьянскихъ надѣловъ и повышены оброки.



Хоругвь, вышитая бывшими крѣпостными дъвушками въ память 19 февраля.

(Хранится въ Историческомъ музет въ Москвъ).

Calbace

Cal

dochrica cochrica chenyb, to; cover parent, as firmuter cover parent, as firmuter connected howard a resease connected as a connected and a comment

the state of the Agents of Carbon College of the Carbon College of

Хоругвь, вышитая бывшими кръпостными дъвушками измять 19 феврапя.

и (Минится въ Историческомъ музећ въ Москвъ.





14 января 1861 г. Главный Комитетъ кончилъ свои занятія. Проектъ долженъ былъ теперь пройти черезъ Государственный Совътъ, и обсужденіе его по воль государя должно было окончиться къ 15 февраля, 28 января, когда истекъ двухнедъльный срокъ, данный членамъ Государственнаго Совъта для ознакомленія какъ съ проектомъ реформы, такъ и съ журналомъ Главнаго Комитета, Александръ II открылъ засъданія Государственнаго Совъта рѣчью, въ которой далъ историческій очеркъ крестьянскаго вопроса и указалъ на неотложность реформы. Начались очень длинныя и бурныя засъданія; престарѣлый предсѣдатель гр. Блудовъ съ трудомъ руководилъ преніями. Члены Государственнаго Совъта пытались измънить проектъ реформы. но государь, которому представлялись журналы каждаго засъданія, почти всегда утверждаль мнение меньшинства. Измененій въ законопроекте поэтому было сдълано немного. Они опять относились къ матеріальной сторонъ реформы: 1) для многихъ мъстностей былъ пониженъ максимумъ крестьянскаго надъла, вслъдствіе чего понизился и низшій надълъ, составлявшій одну треть высшаго; 2) затъмъ по предложенію кн. Гагарина приняты были четвертные "дарственные" надълы: помъщику предоставлялось подарить крестьянамъ четверть высшаго надъла, и если крестьяне соглашались принять этотъ "подарокъ", то всъ отношенія между ними, основанныя на кръпостномъ правъ, считались оконченными. Дворяне съ радостью встрътили это добавленіе: тамъ, гдъ помъщикъ держался за землю, онъ могъ уступкой небольшой части надъла какъ бы выкупить для себя право владъть остальною землей своего имънія. Доходы съ этой земли и ростъ арендной платы должны были очень скоро вознаградить его за этотъ "подарокъ".

17 февраля кончилось обсуждение проекта реформы въ Государственномъ Совътъ, а 19 государь подписалъ представленныя ему положения и манифестъ, возвъщавший народу о реформъ.







Герценъ въ Вяткъ. (Съ портр, раб. Витберга).

## "Колоколъ" и крестьянская реформа.

Ч. Впътринскаго.

оценъ въ кругу западниковъ былъ одинъ изъ первыхъ, выдвинувшихъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, какъ ближайшій практическій вопросъ русской жизни, и когда въ 1845—6 годахъ въ этомъ кругу завязались горячіе дебаты о принципахъ личнаго поведенія по отношенію къ безправной народной массъ и о томъ, что здъсь могутъ сдълать литература и общество, Герценъ формулировалъ, какъ задачу момента, прямую защиту прежде всего инте-

ресовъ низшихъ сословій: "Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на оскорбленіе ребенка. Кто же будеть за нихъ говорить, если не мы же сами? Офиціальныхъ адвокатовъ у нихъ нътъ—всъ должны тогда сдълаться ихъ адвокатами".

Въ 1846 году умеръ отецъ Герцена, завъщавшій почти все недвижимое имѣніе племяннику Голохвастову, все движимое и капиталы матери Герцена

н ему самому съ братомъ. Въ числъ условій завъщанія было отпустить на волю "всъхъ дворовыхъ людей, хорошо и усердно служившихъ". На Герцена хлынули со всѣхъ сторонъ "какіе-то дворовые прошлыхъ поколѣній", "разбитые на ноги старики и уменьшившіяся въ рость и закоптышія отъ лътъ старухи"... съ сыновьями, дочерьми и внучатами. Герценъ подумалъ и сталъ выдавать всемъ явившимся свидетельства о безпорочной дворовой службъ. Голохвастовъ не сталъ спорить, и такъ, благодаря ръшительности Герцена, получило свободу нъсколько десятковъ семей кръпостныхъ. Однимъ изъ обвиненій противъ Герцена, которое часто противъ него выдвигалось впослъдствіи, было утвержденіе, будто онъ вывезенныя изъ Россіи средства получилъ отъ эксплуатаціи и продажи своей "крещеной собственности": въ дъйствительности Герценъ оказался владъльцемъ значительнаго по тому времени капитала до пятисотъ тысячъ рублей, каменнаго дома въ Москвъ и совладъльцемъ съ матерью имънія Костромской губерніи; но никакими доходами съ этого имънія Герценъ не пользовался, оно не было даже заложено, и въ 1849 году было секвестровано правительствомъ въ отместку за эмиграцію.

Эта эмиграція, отказъ вернуться въ Россію по требованію правительства были, какъ извъстно, сознательнымъ шагомъ для начала всемірно-славной борьбы словомъ во имя свободы личной и свободы народной. Съ самаго начала Герценъ хотълъ разсказать міру "о народъ, который какъ - то чудно умълъ сохранить себя подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нъмецкихъ бюрократовъ, подъ капральской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкій разгуль богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвътъ на царскій призывъ образоваться — отвътилъ черезъ сто лътъ громаднымъ явленіемъ Пушкина" ("Съ того берега"). Въ цъломъ рядъ своихъ зарубежныхъ писаній и изданій Герценъ не устаетъ писать о русскомъ народъ и кръпостномъ правъ, и живая память о русскомъ народъ снасала его не разъ, въ пору глубокаго отчаянія отъ личныхъ неудачъ п отъ крушенія надеждъ на близкое торжество въ европейскомъ міръ освободительныхъ и соціалистическихъ началъ. "Въра въ Россію спасла меня на краю нравственной гибели", категорически заявляль онъ.

Въ предълахъ настоящаго очерка мы не можемъ говорить о томъ, въ какія формы эта въра въ народную Россію отлилась у Герцена, объ его соціализмъ, упованіяхъ на артель и общину и на возможность для Россіи обойти "мъщанскій" (капиталистическій) періодъ развитія современныхъ государствъ. Но въ этой своей проповъди будущаго онъ ни на минуту не забываетъ, что теперь надъ Россіей тяготъетъ кръпостное право, "язвой, пятномъ, тъмъ безобразіемъ русскаго быта, которое смиряетъ насъ и заставляетъ, коаснъя и съ поникнувшею головою, признаться, что мы ниже всъхъ

пародовъ въ Европъ" ("Крещеная собственностъ", 1853 г.). Самое возникновеніе этого позорнаго учрежденія было, по его словамъ, "до того нельпо, безумно, что за границей, особенно въ Англіи, никто не понимаетъ" (тамъ же). Въ этой же статьъ, выражая мнънія не только лично свои, но и всего круга западниковъ, Герценъ говоритъ не только о необходимости личнаго освобожденія, но и освобожденія съ землею и съ сохраненіемъ общиннаго владънія у освобождаемыхъ. "Былое и Думы". написанныя тогда же, дали



А. И. Герценъ.

яркія картины крѣпостного быта въ Россіи. Освобожденію крестьянъ посвящено также одно изъ самыхъ первыхъ воззваній герценовскаго вольнаго станка въ Лондонъ: "Юрьевъ день", и въ открытомъ письмъ императору Александру II отъ 10 марта (н. с.) 1855 года, написанномъ по полученіи извъстія о смерти Николая І, Герценъ пишетъ прежде всего опять-таки объ освобожденіи русскаго слова и русскаго крестьянина:

"Дайте землю крестьянамъ! Она и такъ имъ принадлежитъ. Смойте съ Россіи позорное пятно крѣпостного состоянія, залѣчите синіе рубцы на спинѣ нашихъ братій эти страшные слѣды пре-

зрвнія къ человьку. Торопитесь! Спасите крестьянина отъ будущихъ злодвйствъ, спасите его отъ крови, которую онъ долженъ будетъ пролить".

Къ тому моменту, когда эта программа освобожденія могла быть выдвинута уже какъ нѣчто практическое и осуществимое, рядомъ съ Герценомъ сталъ товарищъ его отрочества и молодости, поэтъ Николай Платоновичъ Огаревъ. Герценъ называлъ себя и его "разрозненными томами одной поэмы". Въ его натурѣ, оригинальной, но выраженной не сильно, а мягко, Герценъ привыкъ почерпать какъ изъ притаеннаго родника свѣжій запасъ идей и настроеній. Огаревъ выявилъ себя, можетъ-быть, чрезъ Герцена больше, чѣмъ

въ собственной своей поэтической дъятельности, симпатичной и вдумчивой, но менъе всего яркой и звучной, чъмъ въ публицистической своей работъ, обстоятельной и серьезной, но сухой и неблестящей, въ противоположность блеску и жару Герцена. Но съ момента знаменитой клятвы друзей на Воробъевыхъ горахъ отдать себя борьбъ за свободу, въ Огаревъ неизмънно тлълъ огонекъ энтузіазма къ освобожденію. Напомнимъ первыя автобіографическія строки одного изъ его стихотворныхъ посланій къ Искандеру (1858 года):

Когда я былъ отрокомъ тихимъ и нѣжнымъ, Когда я былъ юношей страстно-мятежнымъ, И въ возрастъ зръломъ, со старостью смежномъ,— Всю жизнь мнъ все снова, и снова, и снова Звучало одно неизмѣнное слово:

Свобода! Свобода!

Измученный въ рабствъ и духомъ унылый, Покинулъ я край мой родимый и милый, Чтобъ было миъ можно, насколько есть силы, Съ чужбины до самаго края родного Взывать громогласно завътное слово: Свобода! Свобода!

Въ отличіе отъ Герцена, который никогда самъ не управлялъ имѣніями отца и стоялъ въ сторонѣ отъ хозяйственной помѣщичьей жизни, Огаревъ явился за границу во всеоружіи знаній крѣпостно-



Н. П. Огаревъ (грав. 1857 г.).

го быта, пріобрѣтенныхъ въ долгихъ сношеніяхъ съ собственными крѣпостными крестьянами.

Въ другомъ мѣстѣ читатели уже познакомились съ попытками Огарева практически осуществить свои эмансипаціонныя идеи и съ его разочарованіями 1). Пережитыя разочарованія разнообразно отразились у Огарева въ его поэтическихъ произведеніяхъ. Въ одномъ посланіи въ Москву изъ-за границы онъ писалъ:

Я помню смрадъ курной избы, Нечистой, крошечной и темной, И жили тамъ мои рабы! Стоялъ мужикъ пугливо-томный, Возилась баба у печи И ставила пустыя щи. Ребенокъ въ масляной шубенкъ, Крича, жевалъ ломоть сухой, Спала свинья близъ коровенки, Окружена своей семьей.
Стуча въ окно порой обычной,
На баршину десятскій зваль,
Спинъ послушной и привычной
Безъ нужды розгой угрожаль.
Я помню, какъ квартальный надзиратель,
Порядка русскаго блюститель и создатель,
Допрашиваль о чемъ-то бъдняка,
И кровь лилась подъ силой кулака,

<sup>1)</sup> См. статью «Западники 40-хъ годовъ и кръпостное право».

Я годы, годы не забыль, Какъ этотъ видъ противенъ быль... И послъ мы—друзей въ бесъдъ нылкой О родинъ скорбъли за бутылкой! И человъкъ весь въ жалкомъ безпорядкъ, Испуганный дрожалъ, какъ въ лихорадкъ.

Одна изъ обыкновенныхъ исторій про подобнаго радѣтеля о благѣ народа разсказана въ повѣсти "Господинъ".

Ръшилъ онъ, что пора пришла; Чтобъ дъло дълать въ этомъ міръ: Начать воспитывать крестьянъ, Въ ихъ нравахъ сдълать улучшенья...

• • • • • • • • • • • • •

Въ его умѣ тѣснилось вдругъ, Что онъ своимъ крестьянамъ другъ, Что патріархъ онъ благородный, А можетъ и трибунъ народный...

Но мечты быстро разлетълись передъ дъйствительностью въ дымъ и все кончается связью съ крестьянской дъвушкой и запоемъ, и вотъ, въ то время, какъ его сожительница входитъ въ сдълку съ приказчикомъ, баринъ подъ вліяніемъ винныхъ паровъ мечтаетъ, что онъ

Законодатель, зла губитель, Отчизны доблестный спаситель; Опять онъ завтра же готовъ Завесть оброкь для мужиковъ; А тамъ, оставивъ всѣмъ по полю, Совсѣмъ отпустить ихъ на волю. А между тъмъ какъ баринъ пьетъ— Кузъма Терентьевъ все съчетъ!

Въ концъ-концовъ молодой помѣщикъ умираетъ, предварительно опустившись до замашекъ обычной воли дворянскихъ рукъ: сдаетъ въ солдаты мужика за оскорбленіе любовницы и бьетъ стараго дядьку, по праву старости заговорившаго съ помѣщикомъ о его безпутствъ... Строй помѣщичьей жизни, грубые нравы и драматическія коллизіи, особенно на этой почвѣ власти помѣщиковъ надъ женскимъ тѣломъ, не разъ затронуты Огаревымъ и въ другихъ его поэмахъ: въ "Разсказѣ этапнаго офицера", въ автобіографическомъ "Радаевъ" и др. произведеніяхъ. Наиболѣе автобіографична неоконченная "Деревня". Здѣсь изображенъ Огаревымъ помѣщикъ Юрій, "еще мечтатель—хотя ужъ тридцати годовъ", который задается цѣлью:

...чтобъ село Его трудилось и цвѣло, Чтобъ грамотъ учились дъти И мужики умнъли бы безъ плети,

При первомъ пріѣздѣ "духъ ему тоской свела картина скудная села". Встрѣчая на свои разговоры объ улучшеніяхъ въ хозяйствѣ одинъ отвѣтъ— "ваша воля!", Юрій все же "думалъ, взявъ терпѣнье, что разумъ, какъ подземный кротъ, невидимъ вроется въ народъ, и чтобъ подвинуть просвѣщенье, хотя бъ чрезъ барскій произволъ, онъ школу тотчасъ же завелъ"... Но надежды эти были обманчивы.

Мужикъ догадливъ; онъ постигъ Своимъ чутьемъ въ единый мигь, Безъ напряженнаго расчета, Что Юрій хочеть добраго чего-то. Но рабъ привычки боязливой, Довольный грязною избой,

Пошелъ обычной колеей И, озираяся пугливо, Со страхомъ барина встръчалъ И никогда не довърялъ, Чтобъ съ нимъ была возможность дружбы, Заплатный трудъ считая долгомъ службы.

Разговоры Юрія съ сосъдями "о томъ, что выгодъ было бъ болъ, когда бъ народъ нашъ вовсе жилъ на воль", ведутъ къ тому, что вся округа въ лицъ вдовы помъщика-генерала "народное освобожденье за личное признала оскорбленье".

Доказываль герой нашъ только, Что въ рабствъ выгодъ нъть для насъ нисколько;

Что, въ мнимый въруя избытокъ, Не цънимъ мы, тъсня рабовъ,

Ни капиталовъ, ни трудовъ, И всъ работаемъ въ убытокъ. Сосъдей Юрій раздразнилъ, Но ихъ ни въ чемъ не убъдилъ.

"Письмо Юрія" содержить признанія, аналогичныя вышецитированному письму Огарева о томъ, что онъ прибъгъ къ всеисуъляющей лозъ.

Чтобъ трудъ начатый продолжать, Я долженъ быль людей стращать! Пойми насквозь ты это слово: Я долженъ быль стращать людей! И чъмъ же?-властію моей, Которой отъ души не върю, Которою я гадко лицемърю. Да! Гадко! Гадко и безплодно!

Я этимъ върить пріучу Во власть мою, а хлоночу Дать почву вольности народной. И впереди моя судьба — Увидъть прежняго раба Тамъ, гдъ хотъль я человъка Воспитывать для всёхъ успёховъ вёка!

Отъ такихъ противоръчій, отъ невозможности при общемъ рабскомъ строъ

устроить въ сторонф родной Хоть этотъ мирный уголъ мой Такъ, чтобъ въ немъ могъ себя поздравить Съ свободой прочной селянинъ, Деревни вольной гражданинъ,

остается только бъжать, и у Огарева-Юрія изливается пророческое объщаніе:

Уйду, чтобъ въ каждое мгновенье Въ странъ чужой я могъ казнить Мою страну, гдь больно жить... Хочу, по крайней мъръ, чтобы Хоть умеръ я на почвъ той, Гдъ любитъ волю родъ людской, Гдъ я глаза бъ закрылъ безъ злобы, Вдали отъ встхъ тупыхъ рабовъ, Отъ всъхъ властителей-глупцовъ, Оть казней темныхъ и злодъйскихъ И ото всъхъ надзоровъ полицейскихъ.

Но до конца Я стану въ чуждой сторонъ Порядокъ, ненавистный мнѣ, Клеймить изустно и печатно, И, можеть, дальній голось мой, Прокравшись къ сторонъ родной, Гонимый вольности шиіономъ, Накличетъ бунтъ подъ русскимъ небоскло-

номъ

На пользу собственныхъ кръпостныхъ.

Такъ вмѣсто одиночной дѣятельности предъ русскими людьми вставала фатальная необходимость общаго разрѣшенія вопроса, и въ тогдашнихъ обстоятельствахъ, когда самая мысль объ освобожденіи объявлялась свыше преступнымъ посягательствомъ противъ общаго спокойствія, единственнымъ исходомъ представлялись народный бунтъ и революція. Въ концѣ-концовъ Огаревъ и послѣдовалъ примѣру своего друга, эмигрировалъ, чтобы послужить дѣлу русскаго освобожденія. Но когда явилась реальная надежда на реформу крѣпостного порядка, оба одинаково почувствовали, что въ данномъ случаѣ соціально-экономическій вопросъ идетъ впереди политическаго, и Огаревъ могъ повторить слова Герцена: "Я—другъ республики, я—другъ демокра-



Богородицкъ въ XVIII в., имъніе Бобринскихъ (акв. Болотова).

тіи, но гораздо больше другъ свободы, независимости и развитія... Мы стремимся и хотимъ дъйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи— это заставляетъ насъ не втъснять вопросовъ, но стараться завладъть тъми, которые уже возникли... Съверный левіаванъ прошелъ чрезъ доки, покачнулся, справился и плыветъ... У него на знамени освобожденіе крестьянъ съ землею, т.-е. опять соціальный вопросъ предъ политическимъ. Увидавъ это, мы бросили все и прилъпились къ этому жизненному вопросу. И вотъ вамъ причина нашего успъха". Потому-то и не сталъ "Колоколъ" Герцена и Огарева звонитъ республикъ и солидарности народовъ, чтобы "растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину" ("Колоколъ", № 33).



**А.** И. Герценъ. (Съ портрета Ге).

 farb by by a code.
 10 BCTABAAA

 de carbinas necessaria (1)
 1 Bunne

 rectynubius 200
 1 Bunne

 necessaria (2)
 2 Bunne

 necessaria (2)
 2 Bunne

 rectynab (2)
 2 Bunne



to personal to the path of the personal temperature.





Программа освобожденія крестьянть, какть она сложилась у Герцена еще въ первой половинть 50-хть годовть, сведена историкомть крестьянскаго вопроса въ слъдующія положенія:

- 1. Полумъры въ крестьянскомъ дълъ ни къ чему не приведутъ; должно совершенно покончить съ кръпостнымъ правомъ. Если крестьяне не будутъ освобождены, дъло можетъ кончиться кровавымъ возстаніемъ.
- 2. Освобожденіе крестьянъ должно быть произведено не иначе, какъ съ надъленіемъ ихъ землею. Сочувствіе обезземеленію народа съ радикальной точки зрънія нельпость.



Домъ Бобринскихъ въ Богородицкомъ ућадћ, Тульск. губ. (соврем. видъ).

- 3. Необходимо сохранить за крестьянами всю ту землю, которою они теперь пользуются.
  - 4. Необходимо сохранить общинное землевладъніе.
- 5. Если иниціативу освобожденія не возьметь въ свои руки дворянство (для чего слѣдуетъ разрѣшить ему свободное обсужденіе этого вопроса), то крѣпостное право будетъ уничтожено верховною властью, и дворянство не будетъ имѣть силы этому воспротивиться.
- 6. Освобожденіе крестьянъ правительствомъ облегчается сильною задолженностью помъщичьихъ имъній въ кредитныхъ учрежденіяхъ; возможенъ и внутренній заемъ для выкупа кръпостныхъ.

Для пропаганды этой программы съ 1855 года уже служить "Полярная Звъзда", знаменитый сборникъ статей, название котораго было заимствовано,

какъ знамя, у декабристовъ. Ихъ особенно высоко чтилъ Герценъ, въ частности именно за то, что у нъкоторыхъ изъ нихъ, особенно у Пестеля, онъ находилъ уже лозунгъ освобожденія крестьянъ съ землею и сохраненіемъ общиннаго владънія.

Во второй книжкѣ "Пол. Зв." (1856 года) статья "Русскіе вопросы", за подписью Р. Ч., принадлежала Огареву, и она говорила опредѣленно объ увѣренности, что "императоръ Александръ II освободитъ крѣпостныхъ людей въ Россіи". И, между прочимъ, нѣкоторые аргументы статьи (объ угрожающей пугачевщинѣ, о невыгодности крѣпостного труда) зналъ уже Огаревскій Юрій въ сороковыхъ годахъ. Какъ будто нова можетъ быть подъ вліяніемъ Герцена убѣжденная защита общиннаго начала, тогда какъ раньше Огарева не мало волновало "упорное неразуміе общины".

Рядомъ съ "Полярной Звъздой" пошло у Герцена изданіе сборниковъ подъ заглавіемъ "Голоса изъ Россіи". Въ первой книжкъ (1856 г.) кръпостного вопроса касались "Мысли вслухъ объ истекшемъ тридцатильтіи", въ слъдующихъ были уже обширныя статьи по этому предмету, или онъ отводились цъликомъ освобожденію. Такъ, въ пятой книжкъ (1859 г.) былъ напечатанъ проектъ освобожденія (путемъ выкупа), принадлежавшій инженеру В. Панаеву. Въ восьмой и девятой появилось такъ называемое "политическое завъщаніе Ростовцева" и "соображеніе по докладамъ редакціонныхъ комиссій", принадлежавшія Унковскому.

Съ 1 іюля 1858 г. (н. с.) Герценъ и Огаревъ, по мысли послѣдняго, начинаютъ выпускать знаменитый двухнедѣльникъ "Колоколъ", и въ короткое время журналъ становится органомъ единыхъ общенаціональныхъ надеждъ и стремленій. "Когда, обращаясь къ только что воцарившемуся государю, — писалъ Герценъ впослѣдствіи, — я повторялъ ему: "Дайте свободу русскому слову, уму нашему тѣсно въ цензурныхъ колодкахъ, дайте волю, а землю крестьянамъ и смойте съ насъ позорное пятно крѣпостного состоянія, дайте намъ открытый судъ и уничтожьте канцелярскую тайну судебъ нашихъ"; когда я прибавлялъ къ этимъ простымъ требованіямъ: "Торопитесь притомъ, чтобы спасти народъ отъ крови! Я чувствовалъ, я зналъ, что это вовсе не мое личное мнѣніе, а мысль, которая тогда носилась въ русскомъ воздухъ и волновала каждый умъ, каждое сердце, умъ и сердце царя и крѣпостного крестьянина, молодого офицера, вышедшаго изъ корпуса, и студента, какого бы университета онъ пи былъ" ("Десятилѣтіе вольной русской типографіи").

Лично Герценъ писалъ мало о дъловыхъ подробностяхъ освобожденія, предоставивъ лишь просторъ по этой части своему сподвижнику, какъ ближе знакомому съ деталями крестьянскаго вопроса. Но огонь вдохновенія, сдълавшій столь вліятельнымъ "Колоколъ", принадлежалъ Герцену. Статьи его, пламенныя лирическія изліянія говорили столько же сердцу, сколько и уму

читателей. Громя препятствія, лежавшія на пути освобожденія, Герценъ вливаль въ сердца въру въ будущее и надежду. Роль остальной русской печати. въ отношеніи вліянія на ходъ реформы, сравнительно съ ролью "Колокола", выражавшаго мнѣнія людей, выступавшихъ въ губернскихъ комитетахъ (этихъ Самариныхъ, Кошелевыхъ, Черкасскихъ, Унковскихъ и пр.), была незначительна, ибо одинъ "Колоколъ" явился для этого достаточно рано. Важное значеніе, при отсутствіи въ Россіи свободной печати, имѣла уже одна освъдомительная сторона. Въ № 1 "Колокола" помѣщена статья "Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей", и затѣмъ журналъ изъ номера въ номеръ, шагъ за шагомъ слѣдитъ за всѣми препятствіями вопроса и хода реформы, давая разнообразнѣйшія о немъ свѣдѣнія, печатая разборъ доку-



Херсонской губ., Ананьевск. у. (Альбомъ 1878 г.)

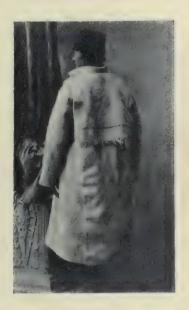

Херсонской губ., Тираспольск. у. Верхняя одежда "свитка".

ментальныхъ данныхъ, сообщая о закулисной борьбъ мнѣній крѣпостниковъ и сторонниковъ реформы, помѣщая въ качествъ иллюстраціи къ неотложности ея многочисленные примѣры злоупотребленій помѣщичьей властью, волненій крестьянъ и т. д. и т. п.

№ 7-й "Колокола"—первый въ 1858 году, вышедшій послѣ рескриптовъ Назимову, открывался заглавіемъ большими буквами "Освобожденіе крестьянъ!" и первая въ номерѣ статья Огарева говорила въ ладъ тому настроенію, которое создано было на родинѣ опубликованіемъ этихъ рескриптовъ:

"Мы хотъли слъдить за всъми подробностями правительственныхъ распоряженій за прошлый годъ, но подробности исчезають передъ великими событіями, которыя совершаются въ отечествъ, и вмъсто преслъдованія мел-

кихъ частностей мы начинаемъ 1858 годъ привътствіемъ Александру II за начало освобожденія кръпостного состоянія. Мы убъждены, что онъ неравнодушно приметъ это горячее привътствіе людей, которымъ не нужно его бояться, которые для себя лично отъ него ничего не ждутъ и ничего не просять, привътствіе свободныхъ людей русскихъ — царю, уничтожающему рабство. Мы счастливы, что можемъ этимъ начать новый годъ; да будетъ онъ дъйствительно новой эрой для Россіи! Освобожденіе кръпостного состоянія началось въ трехъ западныхъ губерніяхъ и перешло въ губернію Санктъ-Петербургскую. Мы искренно желаемъ, чтобы эта географическая постепенность освобожденія не привела къ какимъ-нибудь смутамъ; для мирнаго продолженія великаго дела надо поболе готовности со стороны дворянства сообразоваться съ благородной волей государя. Надо, чтобы дворянство проникнулось мыслію, что помимо всёхъ чувствъ человёколюбія и человёческаго достоинства, несовмъстнаго съ состояніемъ рабства, есть еще иная необходимость-какъ можно скоръе сообразоваться съ волей государя: если дворянство станетъ медлить и упорствовать въ сохранении своихъ неестественныхъ правъ, то крестьяне, какъ они ни смирны, не вытерпятъ географической постепенности и, видя освобождающихся сосъдей, захотять быть свободными; присылать команды для усмиренія невинныхъ крестьянъ, справедливо возставшихъ противъ барскаго упорства царскому желанію, будетъ поздно-когда крестьянскій топоръ промелькнеть по барскимъ головамъ; положимъ, команда и усмиритъ крестьянъ, но снесенныхъ головъ къ дворянскимъ шеямъ она не приставитъ. Надо, чтобы дворянство проникнулось мыслью, что оно должно поскоръе сообразоваться съ волей государя — изъ чувства самосохраненія, если уже оно неспособно отыскать въ себъ болье благороднаго чувства Мы убъждены, что сила обстоятельствъ заставитъ дворянство понять, наконецъ, простую истину, которую мы сейчасъ сказали, и потому рескриптъ Александра II виленскому и санктъ-петербургскому генералъгубернаторамъ мы считаемъ рескриптомъ для всей Россіи".

Герценъ откликнулся на рескрипты прославленною статьею "Черезъ три года" (трехлътіе восшествія на престолъ Александра II), съ ея знаменитымъ началомъ—"Ты побъдилъ, Галилеянинъ!" ("Колоколъ", № 9, отъ 15 февраля 1858 г.).

"Имя Александра II отнынъ принадлежитъ исторіи,—говорилось здъсь:— если бъ его царствованіе завтра окончилось, если бъ онъ палъ подъ ударами какихъ-нибудь крамольныхъ олигарховъ, бунтующихъ защитниковъ барщины и розогъ, все равно освобожденіе крестьянъ сдълано имъ, грядущія покольнія этого не забудутъ". Герценъ вызываетъ далье на свътъ Божій "защитниковъ розогъ и крещеной собственности", "грабителей по дворянской грамотъ, людокрадовъ, отнимающихъ у матерей дътей, торгашей, продающихъ дъвокъ, барышниковъ рекрутами, Собакевичей, Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ и пуще

всего Пъночкиныхъ": "Попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшиъ, а на бъломъ свътъ высказаться! — Помъряемтесь!" — "Со слезами на глазахъ читали мы знаменитую статью Герцена "Ты побъдилъ, Галилеянинъ", пишетъ П. Крапоткинъ, вспоминая время этихъ первыхъ шаговъ освобожденія.

Въ томъ же номерѣ, гдѣ появилась статья "Три года", Огаревъ напечаталъ слѣдующее открытое письмо къ Герцену.

## "Другъ Искандеръ!

Съ тъхъ поръ, какъ Александръ II сталъ во главъ великаго русскаго дъла—освобожденія крестьянъ, мнъ больно прятаться отъ него подъ псевдонимомъ. Я слишкомъ уважаю его, чтобъ дълать что-нибудь не въявь и не откровенно, и потому прошу тебя печатать моп стихи и прозу съ моимъ именемъ и замънить имъ буквы Р. Ч., которыхъ таинственность основывалась на недовърін къ власти.

## Н. Огаревъ".

Первый рѣшительный шагъ русскаго правительства Герценъ поспѣшилъ освѣтить и для Европы въ особой брошюрѣ подъ заглавіемъ "Le premier pas": "Это — заря дня великаго суда, это входъ Россіи въ новый періодъ, который мы предсказывали со дней юности... Рескриптъ 20 ноября 1857 года, послѣ 14 декабря 1825 года, наиболѣе важное событіе русской исторіи".

Въ слъдующихъ номерахъ "Колокола" разобраны и слабыя стороны рескриптовъ, ихъ неръшительность и возможность ограничивающихъ экономическое освобожденіе крестьянъ истолкованій на дѣлѣ. Въ № 14 Огаревъ излагаетъ первый по времени появленія проектъ выкупа кръпостного права, предполагая, что опекунскій совъть, гдъ была заложена большая часть помъщичьихъ земель, могъ бы стать посредникомъ между крестьянами, откупающимися на волю съ землею, и помъщиками, продающими имъ волю и землю. Такъ была пущена въ оборотъ самая идея выкупа, вскоръ разработанная многими лицами и принятая и правительствомъ (при чемъ, однако, выкупъ личной свободы былъ замаскированъ несоотвътствующимъ по высотѣ, какъ оказалось впослѣдствін, выкупомъ земли). Въ №№ 19 и 20 "Колокола" разбирается обстоятельно "Программа для занятій губернскихъ комитетовъ", при чемъ обзоръ констатируетъ "постепенное ослабление его (правительства) преобразовательной энергіи въ ущербъ предпринятаго діла и государственной безопасности". Многіе признаки, дъйствительно, оправдывали эти опасенія, въ особенности составъ и проекты центральнаго комитета по улучиенію крестьянскаго быта. Разбирая проекты организацін

сельскихъ общинъ на помѣщичьихъ земляхъ и волостей и проекты полицейско-со словнаго управленія уѣздами, "Колоколъ" въ № 21 восклицалъ: "Нѣтъ больше освобожденія крестьянъ!" — "Нѣтъ болѣе спасенія отъ чиновничества!"

Всплывала опасность безземельнаго освобожденія, и "Колоколь" въ "Матеріалахъ по крестьянскому вопросуч (№ 26) спѣшитъ дать оцѣнку вождельніямь аграріевь и принимаемымь имь мьрамь обузданія печати. "Наши мудрые государственные люди, очевидно, клонятся все болъе и болъе къ остзейской системъ, которая не даромъ поминается въ циркулярахъ усерд наго, ничего не сознающаго и все подписывающаго министра внутреннихъ дълъ, и начало крестьянской поземельной собственности, служившее исходной точкой великимъ государственнымъ мужамъ — Штейну и Гарденбергу, столь почетно и столь полезно исполнившимъ для блага своего отечества важную государственную реформу — служить у насъ въ настоящее время пунктомъ обвиненія въ неблагонамъренности, чуть не въ государственной измѣнѣ. И такъ какъ ни одинъ просвѣщенный и благомыслящій человѣкъ не можеть по совъсти отказаться отъ этого начала, то крестьянскій комитеть призналь за лучшее запретить обсуждение въ печати всего живого, касаюшагося крестьянскаго вопроса. Спрашивается: отъ кого же, разумъется, кромъ "Колокола", государь услышить теперь правду? Когда запрещено въ Россіи говорить гласно о самомъ трепешущемъ вопросъ, ибо только одна гласность имъетъ въ себъ поруку истины, и если въ томъ, что дълается безгласно, въ канцеляріяхъ и комитетахъ встрътится изръдка что-нибудь дъльное, то это счастливая случайность, пропадающая между хламомъ намфреннаго и необличеннаго обмана и пристрастія и неосвъженной критикою безнамъренной односторонности".

Осенью 1858 года стали уже извъстны или опредълялись результаты работъ губернскихъ комитетовъ по освобожденію. Московскіе друзья Герцена примыкавшіе къ передовому меньшинству, конечно, первые доставили ему свъдънія о московскомъ комитетъ, и разборъ его работъ, которымъ не могли не интересоваться другіе комитеты, былъ напечатанъ въ №№ 30—35 "Колокола".

Въ томъ же номеръ была помъщена и замътка о петербургскомъ комитетъ. Выводъ гласилъ:

"Изъ всѣхъ собранныхъ здѣсь свѣдѣній ясно, куда гнетъ мнѣніе большинства дворянства. Выходъ одинъ: выкупъ крестьянъ со всею землею, которою они теперь пользуются, выкупъ по распоряженію правительства. Иначе Россіи угрожаетъ шляхетная олигархія; а необходимое послѣдствіе этой олигархіи—рѣзня. Пора правительству приняться за выкупъ! Время дорого, впутренніе элементы бродятъ и пойдутъ къ развязкѣ, какъ бы она ни была трагична, быстрѣе, чѣмъ кажется сильнымъ міра сего. Не надо также забы-

вать, что теперь минута для выкупа удобна, и если, напротивъ того, крестьянскій вопросъ дойдеть до трагической развизки,—въ этомъ виновато будеть правительство".

Отстаивая въ другой разъ начала выкупа, Огаревъ провидълъ впереди расцвътъ общинной жизни крестьянства на выкупленной землъ. "Вотъ почему выкупъ такъ важенъ, что община, разъ за себя заплатившая, т.-е. за свою волю и за свою землю, и ничъмъ болъе передъ продавцомъ не обязанная, имъетъ полное право узакониться сама въ себъ по своему усмотрънію въ своемъ экономи-



Дворикъ (Рѣнина).

ческомъ и гражданскомъ быту, и, можетъ-быть, на волѣ она выведетъ побольше свободы для своихъ членовъ, т.-е. для личности, чѣмъ съ поверхностнаго взгляда кажется, несмотря на то или потому, что сохранитъ общинную форму землевладънія. Историческій опытъ покажетъ это. Наша невольная вина только въ томъ, что мы, вѣроятно, не доживемъ до повѣрки опытомъ нашихъ убѣжденій и нашихъ вѣрованій. Другое поколѣніе повѣритъ ихъ, а мы только можемъ пожелать ему, чтобы оно свою провѣрку совершило мощно и благородно. Счастливъ тотъ государь, которому удается освободить крѣпостное сословіе на основаніи новыхъ экономическихъ началъ, бодро прибившись сквозь всю мерзость окружающей его среды!.."

Виѣ сомиѣній вліяніе "Колокола" на мѣстные комитеты. Меньшинство въ нихъ находило въ "Колоколѣ" поддержку и формулировку собственныхъ взглядовъ, и, напр., по авторитетному свидѣтельству Унковскаго, журналъ Герцена и Огарева и перевернулъ мнѣнія тверского дворянства. Герцену удалось напечатать длинный рядъ записокъ, внесенныхъ въ комитеты, и основаніе принятыхъ ими проектовъ. Не касаемся разнообразныхъ частныхъ вопросовъ, попутно затронутыхъ и освѣщенныхъ въ "Колоколѣ".

Особенно важное значение имъла въ "Колоколъ", конечно, пропаганда иден выкупа, рядомъ съ общимъ высокимъ уровнемъ требованій въ пользу крестьянства. Въ легальной печати столь же радикально эти требованія ставились только Чернышевскимъ въ "Современникъ", но слишкомъ общая ихъ, отвлеченная постановка, притомъ нъсколько поздняя по времени появленія въ этомъ журналь, не могла имьть того непосредственнаго вліянія, какъ взгляды и проповъдь "Колокола", всюду проникавшаго, благодаря тернимому взгляду на него правительства въ эти годы. Проектъ выкупа, принадлежавшій инженеру Панаеву (V кн. "Голосовъ изъ Россіи"), напр., былъ пересланъ въ редакціонныя комиссіи самимъ государемъ. Изданіямъ Герцена, повидимому, суждено было оказать ръшительное вліяніе на обращеніе Ростовцева въ горячаго сторонника полнаго освобожденія крестьянъ съ землею (во время пребыванія Ростовцева за границей въ 1858 году), и когда Самаринъ убъдилъ Герцена, что Ростовцевъ, дъйствительно, горячій другъ реформы, Герценъ прекратилъ прежнія свои на него нападки, напечаталь въ № 142—143 "Кол." "финансовый" и "административно-судебный" проекты Ростовцева и заявиль горячее сочувствіе первому изъ нихъ, между прочимъ, говоря: "если генералъ покаялся и хочеть явиться свободнымъ гражданиномъ Россіи—тъмъ лучше". Съ согласія государя, "Колоколъ" получался въ редакціонныхъ комиссіяхъ "для того, чтобы мы все знали, что объ насъ будутъ писать за границей", объяснилъ членамъ комиссій предсъдатель, самъ Ростовцевъ, просившій дълать, въ случав надобности, заимствованія и изъ "Колокола". Здвсь печатались извлеченія изъ журналовъ комиссій, и такъ до общаго свъдънія въ болье широкихъ размърахъ доводился ходъ реформы во время самой важной ея стадіи.

Осенью 1859 г. и до половины 60 г. "Колоколъ" печатаетъ рядъ статей Огарева о редакціонныхъ комиссіяхъ (№№ 51—55, 62, 63, 67, 73—75), при чемъ привътствуетъ съ самаго начала ихъ работу.

"Главный комитеть по крестьянскому дѣлу потихоньку перешель въ три соединенныя въ общемъ присутствіи комиссіи 1) для составленія положеній о крестьянахъ, подъ предсѣдательствомъ Ростовцева. Очевидно, главный комитеть утратиль свою главность и становится ненужнымъ. Это великій шагъ

<sup>1)</sup> Административную, хозяйственную и юридическую.

къ благу Россіи. Возникаетъ надежда; быть-можетъ, эти комиссіи будутъ дъйствовать искренно, съ полной, благородной преданностію дълу; быть-можетъ, тутъ явятся люди съ широкимъ пониманіемъ своей задачи, и основной вонросъ русской жизни постановится ясно и со всъми данными для великой будущности. Уже спервоначала, глядя на подписи въ журналахъ общаго присутствія комиссій, сердце радуется, что встрѣчаешь имена людей безкорыстныхъ и образованныхъ, а не встрѣчаешь, какъ въ Главномъ Комитетъ, имена личностей бездарныхъ и неблагонамъренныхъ въ крестьянскомъ вопросъ, напримъръ, Буткова, годнаго развъ для одного освобожденія прекраснаго пола"...



Ляличи. ("Стар. Годы").

Но съ полнымъ уваженіемъ отпосясь къ общей дъятельности редакціонныхъ комиссій, "Колоколъ" не переставалъ выдвигать свою точку зрънія на отдъльные вопросы. Такъ, напр., онъ настойчиво подчеркивалъ ненужность и вредность временно-обязаннаго положенія освобождаемыхъ крестьянъ 1).

<sup>1)</sup> Другимъ примъромъ самостоятельности сужденій «Колокола» можно привести протесть его, какъ и значительной, впрочемъ, части членовъ редакціонныхъ комиссій, противъ оставленія въ числъ наказаній, назначаемыхъ волостными судами, розги, за тълесное наказаніе крестьянъ, по непростительной слабости, или по ложному представленію о правовомъ самосознаніи крестьянъ, высказались и такіе люди, какъ Милютинъ, Самаринъ,

Между тъмъ дъятельность редакціонныхъ комиссій подверглась жестокому испытанію. Умираетъ Ростовцевъ, и на его мъсто назначенъ, какъуступка напору кръпостниковъ, министръ юстиціи Панинъ. "Колоколъ" встрътилъ это извъстіе, сообщенное въ "Le Nord", яркимъ крикомъ негодованія. Въ чрезвычайномъ прибавленіи къ № 64 (отъ 1 марта 1860 г.) въ короткой замѣткѣ Герценъ восклицалъ:

"Какъ, Панинъ, Викторъ Панинъ, длинный, сумасшедшій, который лучше всѣхъ перевелъ на штатскій языкъ мертвящій деспотизмъ Николая, который формализмомъ убилъ остатокъ юридической жизни въ Россіи? Это мистификація!.." Слѣдующій номеръ "Колоколъ" (№ 65—66) открывался редакціонною замѣткою въ траурной рамкѣ, какъ печатаются некрологи:

"Невъроятная новость о назначеніи Панина на мъсто Ростовцева подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакціи—поставленъ главою освобожденія крестьянъ. Съ глубокой горестью узнали мы объ этомъ. Но горевать недостаточно, наше время слишкомъ бойко... Члены редакціонныхъ комиссій, если имъ дорого ихъ дѣло, если имъ дорога память, которую они оставятъ въ исторіи, если они хотятъ, чтобъ имъ отпустили ихъ бюрократическія страстишки и дѣтскую привязанность къ розгамъ, должны тотчасъ подать въ отставку. Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять въ свои руки дѣло освобожденія крестьянъ. Ошибаться нечего: длинная фигура Панина можетъ служить шестомъ същляной, чтобъ пугать, но она слишкомъ узка, чтобъ застить собою чертью Николая...

Въ томъ же номерѣ дана Огаревымъ, между прочимъ, такая оцѣнка роли редакціонныхъ комиссій:

"Его (хозяйств. отдъленіе комиссій) гражданскій подвигь быль въ признаніи за крестьянами существующаго надъла. Затьмъ оно шло, колеблясьмежду мнъніемъ людей, дъйствительно желающихъ экономической и гражданской реформы государства на основаніи права каждаго на землю и общиннаго самоуправленія, — и между мнъніями бюрократическаго управленія съ непогрышительной точки зрънія маленькихъ Петровъ, великихъ и татарскими мнъніями закоснълыхъ помъщиковъ. Такимъ образомъ оно пришло къ ненужному, опасному и невозможному переходному положенію и затерялось въпредрышеніи мелочей и подробностей. Мы не могли не возстать противъ

Черкасскій... Герценъ не усомнился пригвоздить за этотъ актъ гражданскаго слабодушія къ позорному столбу имена всѣхъ лицъ, подавшихъ голосъ за розгу, оставившихъ такимъобразомъ (по болѣе раннему выраженію Ростовцева) пятно на законодательствъ освобожденія.

заключеній хозяйственнаго отділенія. Скорбь заставляла насъ говорить съ негодованіемъ, скорбь при виді шаткости и уступокъ со стороны хорошихъ людей, — уступокъ, которыя съ ложной дипломатической точки зрінія кажутся чіть, а на ділі приносять вредъ и роняють людей въ общественномъ мнітіи. Глядя назадъ, мы готовы многое извинить ложнымъ положеніемъ, въ которое правительство ставило редакціонныя комиссіи собственной нерішительностью. Мы глубоко сожалітемъ объ ошибкахъ и уступкахъ тіть членовъ комиссій, которые работали безъ своекорыстныхъ видовъ и добросовістно думали принести пользу. Тіть боліте жалітемъ мы объ этихъ людяхъ, что теперь они сами увидятъ тщету своихъ уступокъ. Съ воцареніемъ Па-



Ляличи, Чернигов. губ., Сураж. увзда (бывшее имвніе Завадовскаго).

нина намъ, въроятно, придется пъть панихиду по редакціоннымъ комиссіямъ и сказать наше de mortuis aut nihil aut bene".

Около этого времени вышли цѣликомъ посвященные освобожденію крестьянъ VIII и IX книжки "Голосовъ изъ Россіи". Вторая изъ нихъ заключала привѣтствованныя издателями замѣтки А. М. Унковскаго о работахъ редакціонныхъ комиссій; въ первой же сопоставлялся одинъ проектъ "дѣйствительнаго освобожденія крестьянъ" съ такъ называемымъ "завѣщаніемъ Ростовцева". Въ предисловіи Огаревъ еще разъ оцѣнивалъ роль уже скончавшагося Ростовцева и редакціонныхъ комиссій въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

"Докладъ Ростовцева" имъетъ ту пользу, что, выпутывая мнънія редакціонныхъ комиссій изъ безконечныхъ подробностей, доводитъ ихъ до ясности оглавленія. Приходитъ время исторической оцънки значенія Ростовцева и

его комиссій. Мы жалѣемъ объ ихъ промахахъ, о частомъ непониманіи русскихъ потребностей, о ненужныхъ уступкахъ въ пользу безсильныхъ корыстей дворянства, о бюрократическихъ стремленіяхъ по-своему состряпывать жизнь народную и, говоря о самоуправленіи, все подчинять управительству; но мы отдадимъ имъ и должную справедливость. Ростовцевъ умеръ, отстоявъ за народомъ право на землю и поставивъ вопросъ объ освобожденіи такъ, что его вспять уже не поворотишь. Пусть же имя, записанное въ исторіи русской свободы по черному и бълому, добромъ помянется въ великодушной памяти народной".

"А тъ изъ членовъ комиссіи, которые дъйствительно честные люди, сравнивая свои и чужіе проекты, пусть найдутъ въ себъ то гражданское мужество, которое выше самолюбія, и потребуютъ, чтобы правительство склонилось на сторону чужихъ проектовъ и отказалось отъ несбыточной мечты срочно-обязаннаго положенія, приводящаго Россію къ выбору между продолженіемъ кръпостного права и кровавой местью за мнимое освобожденіе".

"Иначе—а можетъ, оно и лучше—освобожденіе, по силъ обстоятельствъ, перейдетъ въ руки общественныя".

Въ какой формѣ могла бы произойти эта передача въ общественныя руки освобожденія крестьянъ, Огаревъ излагаетъ въ № 77 и 78 "Колокола" отъ 1 августа 1860 г. (то-есть, когда уже было ясно, что редакціонныя комиссіи продолжаютъ свою работу, несмотря пи на что), въ "Письмахъ къ соотечественнику".

"Намъ надо сдълать выкупъ помимо правительства, — проектируетъ Огаревъ. — Образованное меньшинство должно договориться съ крестьянами о выкупъ земель, не на томъ основаніи, чтобы было какое-нибудь дъйствительное помъщичье право на землю, а на томъ основаніи, что выкупъ обойдется объимъ сторонамъ дешевле, чъмъ распря и настоящій бой. Крестьяне очень хорошо поймутъ это. Вы скажете, что правительство не утвердитъ такого договора; пусть образованное меньшинство утвердитъ его между собою и крестьянами честнымъ словомъ, пожалуй, присягой и взаимнымъ ручательствомъ другъ за друга. Крестьяне повърятъ. Съ перваго дня договора о выкупъ, котя бы только въ нъсколькихъ имъньяхъ уъзда или губерніи, власть помъщика совершенно отстраняется, и работы производятся вольнымъ наймомъ. Устройте между собой и крестьянами и между всъми доброхотными дателями другихъ сословій подписку на образованіе выкупного банка. Постараемтесь общими силами составить проектъ такого банка; вы между собой, а мы свой проектъ въ скоромъ времени напечатаемъ въ "Колоколъ" 1).

<sup>1)</sup> Огаревъ проектировалъ составленіе капитала для такого банка добровольнымъ (?) сборомъ съ крестьянъ по 50 коп. съ души, съ духовенства по рублю, съ дворянъ и купцовъ 1-й гильдій по 100 рублей, съ 2-й и 3-й гильдій по 50 и 25 рублей.



Деревенская лавка.

(Картина Васнецова).

pomaxax b. THE THOUGH IN THE THE CTVIRAX'S BY COLUMN акстои это валь ди — самоуправлевів. ства с справ OTCIONAL DE LA COMPANIO E LE C ији на повород STORY II PERSONAL PROPERTY.

I THE RESIDENCE AND PARTY PROPERTY AND A TEXA OFFICE AND PARTY IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. prince to the passe passes prescribed a perpetitude on the prince of THE RESIDENCE OF STREETS ASSESSED ASSESSED AND ADDRESS OF THE PARTY OF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O при поставите примен и предоставительной почет почет

рейдеть въ вида изине в чина

Въ както и то общественных ита в зависи на при при при при на при на при на при на при от в п ON RIGHTS I SELECTION OF THE PROPERTY OF THE P are allowed the second of the

AND REAL PROPERTY AND PERSONS NAMED IN COLUMN 2 IN COL the state of the latter than the state of the latter than the state of the latter than the lat The second secon Will personal to the second se престьява encry to a second The resident operate types have all many results (a,b,b,c)

. полоту с. С. (Картина Васнецова).

им и виководов, вывет деревенская павка.







Области Войска Донского. Альбомъ 1878 г.



Тамбов. губ., Усманск. у. (въ поддевив).

"Вы скажете, что правительство не признаетъ такого банка; пусть не признаетъ; никто не можетъ мъщать вашимъ векселямъ за поручительствомъ служить законнымъ документомъ и пользоваться кредитомъ, но мфрф того довърія, которое вы вызовете вашей круговой порукой, вашимъ умъньемъ, вашей дъятельностью и личнымъ благородствомъ. Да, можетъ-быть, простая расписка общественнаго банка будеть върнъе всякихъ казенныхъ облигацій и кредитныхъ билетовъ", "Банкъ долженъ производить поземельный кредитъ равно помъщикамъ и крестьянамъ и распространять кругъ своего дъйствія на всякаго рода кредитъ, и на всъ обмъны товара и труда, упрочивая свою дъятельность и общее спокойствіе системою взаимнаго застрахованія всъхъ отъ всякаго рода недовзносовъ и потерь. Крестьянамъ останется въ тяжебныхъ дълахъ ихъ обычный судъ, и третейскій и мірской, раскладка повинностей на міру и выборное управленіе. Дворянство можетъ помогать имъ совътомъ, но властью отнюдь не вмъшиваться... И далъе идетъ совершенно фантастическій призывъ къ изоляціи правительства. "Если между вами есть ссоры или тяжбы, судитесь своимъ третейскимъ судомъ; если у васъ тяжбы съ крестьянами, зовите ихъ на третейскій судъ, выбирая судей безъ различія сословій; подчинитесь въ этомъ случать крестьянскому суду; это не стыдно, это благородно, и вы отъ этого не проиграете, но станете честиве, и крестьяне станутъ честнъе. А въ присутственныя мъста судиться не ходите, пока они суды закрытые, негласные", и т. д. "Такъ должно вырасти новое, живое, общественное устройство на началахъ свободы, которое правительству останется только признать и утвердить ".

Этими статьями "Колоколъ" перешель ту грань оппозиціи, за которую не могло пойти русское общество. Здѣсь "Колоколъ" безнадежно опережаль событія и съ этого момента долженъ былъ начаться упадокъ его авторитета.

Между тъмъ ходъ реформы совершался своимъ чередомъ, и положеніе, выработанное редакціонными комиссіями, съ болъе или менъе значительными ко вреду крестьянъ передълками, должно было стать жизненнымъ фактомъ.



По міру (Пыньева).

Въ статъъ "На новый годъ" Огаревъ предвидълъ не свътлую картину ближайшаго будущаго: "Какъ будетъ принято народомъ это освобожденіе?.... освобожденіе личное, съ правомъ на пользование землею и на розги, съ правомъ на выкупъ по добровольнымъ соглашеніямъ, при невозможности достигнуть ни соглашенія, ни выкупа, съ правомъ остаться на баршинъ и на оброкъ, съ правомъ подчиниться вновь изобрътеннымъ управительствамъ и судопроизводствамъ, болъе сложнымъ и запутаннымъ, чъмъ когда-нибудь, словомъ, освобождение канцелярское?... Какое бы оно ни было, - въ первый день оно примется съ восторгомъ. Не одинъ шкаликъ откупного вина разопьется въ честь свободы... Но день пройдеть — всъ оглянутся и увидятъ, что и вино поддъльное и свобода поддъльная. Наступитъ

пора страшнаго молчанія, отъ котораго много лицъ поблѣднѣетъ; а потомъ люди очнутся, жизнь взойдетъ въ свои права и станетъ искать себѣ выхода. Кто, очнувшись отъ перваго впечатлѣнія, останется довольнымъ? — Никто.

"Крестьяне увидятъ, что они такіе же крѣпостные, какъ были; только ихъ, права, ихъ собственность, ихъ работа, всѣ ихъ отношенія къ помѣщику изъ неопредѣленности по отсутствію правилъ перешли въ неопредѣленность по безчисленности правилъ; а между тѣмъ слово "свобода" вылетѣло изъ клѣтки, и его сызнова въ клѣтку не упрячешь. Малѣйшее притѣсненіе со стороны помѣщика, прежде проходившее незамѣченнымъ, теперь примется крестьяниномъ хуже самыхъ звѣрскихъ помѣщичьихъ продѣлокъ. Надо поднимать судъ, а судъ, хотя и мировой, не выйдетъ изъ рамки канцелярскихъ роспи-

сей объ отношеніяхъ помѣщиковъ къ крестьянамъ, —росписей возможныхъ на бумагѣ, но невозможныхъ въ примѣненіи... Судъ такъ же мало удовлетворитъ крестьянъ, какъ и ихъ новое управительство, которому будетъ вмѣнено въ обязанность окрасить общинное самоуправленіе въ канцелярскую краску, къ нему непристающую. И спроситъ крестьянинъ: гдѣ же выходъ? А онъ нуженъ, потому что силъ много; надо или отпереть ворота, или все зданіе разорвется. Та же неопредѣленность отношеній отъ безконечности правилъ поставитъ втупикъ помѣщика. Онъ не будетъ знать, что онъ можетъ требовать отъ крестьянина, чего не можетъ. Слово "свобода" произвело свое дѣйствіе, крестьянинъ не слушается. Помѣщикъ идетъ въ судъ. Судъ разсматриваетъ канцелярскія распредѣленія; въ нихъ и тяжущіеся и судья запутываются. Время длится, работа усколь-

заетъ, помъщикъ разоряется 1).

"Помъщикъ видитъ, что выкупъ былъ бы для него выгоднъе, тъмъ болъе, что земля все же въ пользовании у крестьянина; крестьянинъ видитъ, что земля у него въ пользовании, но все же не его, и что онъ все же не свободенъ, и крестьянинъ видитъ, что выкупъ для него былъ бы выгоднъе; но у крестьянина нътъ денегъ, взаймы никто не даетъ, общей нитки для выкупа нътъ; сталобыть отдъльный, случайный выкупъ невозможенъ, какъ ни соглашайся добровольно. Смотрятъ другъ на друга помъщикъ и крестьянинъ и чувствуютъ, что они оба разоряются въ пухъ".



Конь прогресса ("Искра", 1863 г.).

Съ нелегкимъ сердцемъ отрывался и Герценъ отъ надеждъ на быстрое, радикальное и мирное разрѣшеніе крестьянскаго вопроса въ полномъ его объемѣ. Глубокое душевное волненіе, смѣшанное чувство радости и облегченія и въ то же время тяжелое сознаніе, что сдѣланное дѣло далеко отъ совершенства; мучительная тревога за будущее, — таковы тѣ чувства, которыя выразились въ статьяхъ Герцена наканунѣ объявленія воли и въ дни его, въ статьяхъ особо задушевныхъ и искреннихъ, полныхъ особенной теплоты и лирическаго раздумья; это дѣйствительно писано подчасъ слезами и кровью сердца.

"Пришла Великая суббота, скоро ударитъ колоколъ... а на душт страшно и тяжело! Зачты намъ отравляютъ эту праздничную минуту? И мы, какъ

<sup>1) «</sup>И за все разореніе ни крестьянинъ, ни пом'єщикъ, ни самъ судья не им'єють даже въ вознагражденіе ув'єренности, что ихъ безъ суда не арестуютъ и не сошлють». Прим'єч. Огарева.

наши бѣдные крестьяне, стоимъ въ раздумьи, съ неполной вѣрою, съ глубокимъ желаніемъ любви и съ непреодолимымъ чувствомъ ненависти".

"Если бы можно было еще разъ сказать: "Ты побъдилъ, Галилеянинъ", какъ громко и какъ отъ души сказали бы мы это"... ("Наканунъ", № 93).

"Духу недостало!" иронически озаглавилъ Герценъ статью по поводу отсрочки манифеста объ освобожденіи (№ 94). "Эта отсрочка, это ожиданіе— сверхъ силъ человъческихъ: тоска, тоска и страхъ! Если бы было возможно, мы бы бросили все и поскакали въ Россію. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствія. Но выбора нътъ"...

Наконецъ манифестъ былъ объявленъ, заслонивъ собою на одинъ моментъ всѣ прежнія опасенія и темныя тучи на горизонтѣ. Статья Герцена въ № 95 "Колокола" была горячимъ привѣтомъ освобождающейся родинѣ, привѣтомъ царю Освободителю и его сподвижникамъ, и въ то же время призывомъ къ слѣдующему шагу, какъ къ гарантіи успѣшнаго проведенія реформы, къ освобожденію слова. Въ слѣдующемъ 96 № и Огаревъ привѣтствовалъ "Начало русскаго освобожденія", членовъ редакціонныхъ комиссій, всѣхъ шедшихъ чрезъ упорную борьбу съ корыстью и певѣжествомъ, къ единой цѣли: такъ или иначе, во что бы ни стало, постановить начало русскаго освобожденія. И они достигли этой цѣли. Честь и слава тѣмъ изъ нихъ, кто вышелъ цѣлъ изъ борьбы, и миръ въ памяти народной тому, кого уже нѣтъ на свѣтѣ...

"Да! начало велико. Сегодня мы изъ глубины души говоримъ Александру II: благословенъ грядый во имя свободы! А потомъ—потомъ мы посмотримъ, что будетъ. Какъ русскій народъ—мы имѣемъ надежды; но довъріе пріобрѣтается умѣньемъ и дѣломъ. Говорятъ, что Сенатъ хочетъ поднести государю имя Освободителя. Мы увѣрены, что Александръ II настолько честенъ и искрененъ, что приметъ его не отъ Сената, а отъ народа, и не теперь, а тогда, когда всѣ крестьяне будутъ свободны и всѣмъ имъ ихъ земля будетъ отдана безъ утайки, безъ недомолвокъ, безъ недоразумѣній, ясно и полно".

10 апрѣля (н. с.) Герценъ устроилъ въ своемъ домѣ торжественное, международное, при участіи эмигрантовъ разныхъ странъ, празднованіе освобожденія. Празднество, какъ извѣстно, омрачилось извѣстіями о кровопролитіи во время демонстраціи въ Варшавѣ, и Герценъ съ горестью писалъ на другой день:

"Праздникъ нашъ былъ мраченъ. Я не знаю дня, въ который бы разорванность давила бы безпощаднѣе и тяжелѣе, гдѣ бы плошки были такъ близки къ слезамъ... Мы какъ будто помолодѣли вѣстью освобожденія крестьянъ. Все было забыто; съ упованіемъ на новую поступь Россіи, съ бьющимся сердцемъ ждали мы на нашъ праздникъ. На немъ, въ первый разъ отроду, при друзьяхъ русскихъ и польскихъ, при изгнанникахъ всѣхъ



Обложка "Гудка" 5 янв. 1862 г. Герценъ, объясняющій Положенія 19 февраля.

странъ, при людяхъ, какъ Маццини и Луи Бланъ, при звукахъ марсельезы, мы хотъли поднять нашъ стаканъ и предложить неслыханный при такой обстановкъ тостъ за Александра II, Освободителя крестьянъ"...

"Но рука наша опустилась, чрезъ новую кровь, пролитую въ Варшавѣ, нашъ тостъ не могъ- итти"...

"Зачѣмъ же вы отняли у насъ нашъ праздникъ? Зачѣмъ вы грубо захлопнули наше сердце, лишь только оно стало открываться чувствамъ примиренія и радости?.. Снова сжатое, оно болѣзненно подсказываетъ горькія слова"... (№ 96 "Колокола").

Въ слѣдующихъ номерахъ "Колоколъ уже обращается къ отрицательнымъ сторонамъ Положенія о крестьянахъ. Статья Огарева въ № 101 и слѣдующихъ носитъ характерное заглавіе: "Разборъ новаго крѣпостного права, обнародованнаго 19 февраля 1861 г.". Здѣсь говорится, напр.: "Съ горечью въ сердцѣ и глубокой печалью мы должны сознаться, что, кромѣ дозволенія крестьянамъ вступать въ бракъ безъ согласія помѣщика, что и безъ того дѣлалось въ имѣніяхъ, гдѣ помѣщики не жили, личныхъ правъ для крестьянъ, вы ш е д ш и х ъ изъ крѣпостной зависимости, не существуетъ, потому что они изъ крѣпостной зависимости не вы ш л и. Это заглавіе вы ш е дш и х ъ — л о ж н о. Старое крѣпостное право замѣнено новымъ. Вообще крѣпостное право не о тмѣнено. Народъ былъ обманутъ!" Этотъ рѣзкій тонъ удержанъ "Колоколомъ" и далѣе, и журналъ превращается съ № 102 (въ

которомъ помъщена уже не передовая статья, а просто прокламація подъ заглавіемъ "Что нужно народу") въ органъ прямой революціонной агитаціи, начатой въ ошибочномъ предположеніи, что недостатки Положенія неминуемо приведутъ къ всенародной революціи. Крестьянскіе безпорядки, тамъ и сямъ разыгравшіеся послѣ манифеста 19 февраля, укръпляли эти предположенія. Но, по выразительному отзыву Тургенева въ одномъ письмѣ къ

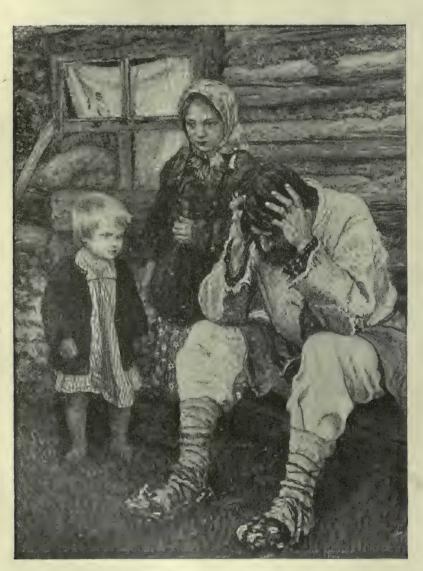

Горе (Богданова-Бъльскаго).

Герцену: "Такъ ли, сякъ ли, вслъдствіе ли усталости, отсутствія ли строгой логики, свойственнаго всякому народу желанія примириться на Maломъ-если это малое все-таки до нѣкоторой степени выгодно, --- но земля приняла Положеніе". Герценъи Огаревъ ошиблись оцънкъ условій проведенія реформы. Но это, конечно, нимало не умаляетъ ихъ творческой роли въ созданіи настроеній русскаго общества, опредълившихъ реформу, неуменьшаетъ ихъ заслугъвовсестороннемъ освъщеніи реформы въ трудное время предварительныхъ работъ п ожесточенной борь бы противъ нея со стороны преобладавшихъ своекорыстныхъ дворянства и бюрократіи.

Разочарованный Положеніемъ 19 февраля, Герценъ, въ концъ-концовъ, отрекся отъ надеждъ на возможность для родины скораго разръшенія ея соціально-политических в задачъ, заставлявшихътяжело задумываться

цълыя поколънія русскаго общества. Кончая изданіе своего "Колокола", онъ писалъ съ тяжелымъ сердцемъ:

"Свободной Россіи мы не увидимъ. Весь нашъ трудъ въ домкъ препятствій и расчищеніи мъста. Мы умремъ въ съняхъ, и это не оттого, что

при входъ стоятъ жандармы, а оттого, что въ нашихъ жилахъ бродитъ кровь нашихъ прадъдовъ, съченныхъ кнутомъ и битыхъ батогами, доносчиковъ Петра и Бирона, нашихъ дъдовъ-палачей, въ родъ Аракчеева и Магницкаго, нашихъ отцовъ, судившихъ декабристовъ, судившихъ Польшу, служившихъ въ Ш Отдъленіи, забивавшихъ въ гробъ солдатъ, засъкавшихъ въ могилу крестьянъ; оттого, что въ жилахъ нашихъ лидеровъ, нашихъ журнальныхъ заправилъ догниваетъ такая же гадкая кровь, пріобрътенная ихъ отцами въ переднихъ, съъзжихъ ріяхъ"...

Дъйствительно, все поколъніе людей сорожовыхъ годовъ и нъсколько слъдующихъ сошли въ могилу до зари широкаго всенароднаго освобожденія. Но эти люди, вслъдъ



Герценъ читаетъ нотацію Герцену (фот. шутка Левицкаго).

декабристамъ, положили первые камни зданія свободы: раскръпощеніе крестьянина было началомъ дальнъйшаго раскръпощенія Россіи уже отъ абсолютизма, и въ ряду дъятелей русской свободы, и въ частности освобожденія крестьянъ, великому изгнаннику и его неизмънному другу, сложившимъ кости на чужбинъ, принадлежитъ одно изъ славнъйшихъ мъстъ.

Ч. Вътринскій.





Далекій путь (Полякова).

## Н. Г. Чернышевскій и крестьянская реформа.

Н. Ө. Анненскаго.

Ţ

одномъ изъ политическихъ обозрѣній, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ помѣщавшихся въ "Современникъ", Н. Г. Чернышевскій высказываетъ такой взглядъ на характеръ историческаго прогресса.

Историческій прогрессъ совершается медленно и тяжело; "такъ медленно, что если мы будемъ ограничиваться слишкомъ короткими періодами, то колебанія, производимыя въ поступательномъ ходъ исторіи случайностями обстоятельствъ, могутъ затемнять въ нашихъ

глазахъ дъйствія общаго закона". Только если мы будемъ брать большіе промежутки времени, мы найдемъ значительную разницу въ положеніи вещей и всегда къ выгодъ конца періода сравнительно съ его началомъ.

Откуда же эта разница? спрашиваетъ Чернышевскій. "Она постоянно подготовлялась тѣмъ, что лучшіе люди каждаго поколѣнія находили жизнь своего времени чрезвычайно темною; мало-по-малу хотя немногія изъ ихъ желаній становились понятны обществу, и потомъ, когда-нибудь, чрезъ много лѣтъ, при счастливомъ случаѣ, общество полгода, годъ, много три или четыре года, работало надъ исполненіемъ хотя нѣкоторыхъ изъ тѣхъ немногихъ желаній, которыя проникли въ него отъ лучшихъ людей. Работа никогда не была успѣшна: на половинѣ дѣла уже истощалось усердіе, изнемогала сила общества, и снова практическая жизнь общества впадала въ долгій

застой, и попрежнему лучшіе люди, если переживали внушенную ими работу, видъли свои желанія далеко не осуществленными и попрежнему должны были скорбъть о тяжести жизни. Но въ короткій періодъ благороднаго порыва многое было передълано. Конечно, переработка шла наскоро, не было времени думать объ изяществъ новыхъ пристроекъ, которыя оставались не отдъланы начисто, некогда было заботиться о субтильныхъ требованіяхъ архитектурной гармоніи новыхъ частей съ уцъльвшими остатками, и періодъ застоя принималъ перестроенное зданіе съ множествомъ мелкихъ несообразностей и некрасивостей. Поэтому лънивому времени былъ досугъ внимательно всматриваться въ каждую мелочь, и такъ какъ исправленіе не нравившихся ему мелочей не требовало особенныхъ усилій, то понемногу онъ исправлялись; а пока изнеможенное общество занимается мелочами, лучшіе





(въ 1853 г.) Н. Г. Чернышевскій.

люди говорили, что перестройка не докончена, доказывали, что старыя части зданія все больше и больше ветшають, доказывали необходимость вновь приняться за дѣло въ широкихъ размѣрахъ. Сначала ихъ голосъ отвергался уставшимъ обществомъ, какъ безполезный крикъ, мѣшающій отдыху; потомъ по возстановленіи своихъ силъ общество начинало все больше и больше прислушиваться къ мнѣнію, на которое не отвѣчало прежде, понемногу убѣждалось, что въ немъ есть доля правды, съ каждымъ годомъ признавало эту долю все въ большемъ размѣрѣ, наконецъ, готово было согласиться съ передовыми людьми въ необходимости новой перестройки, и при первомъ благопріятномъ обстоятельствѣ съ новымъ жаромъ принималось за работу, и опять бросало ее, не кончивъ, и опять дремало, и потомъ опять работало".

Да, говоритъ Чернышевскій далье, "прогрессъ совершается чрезвычайно медленно, въ томъ нътъ спора; но все-таки девять десятыхъ частей того, въ чемъ состоитъ прогрессъ, совершается во время краткихъ періодовъ усиленной работы. Исторія движется медленно, но все-таки почти все свое движеніе производитъ скачокъ за скачкомъ, будто молоденькій воробушекъ, еще не оперившійся для полета, еще не получившій кръпости въ ногахъ, такъ что послѣ каждаго скачка падаетъ, бѣдняжка, и долго копошится, чтобы снова стать на ноги и снова прыгнуть,— чтобы опять-таки упасть. Смѣшно, если хотите, и жалко, если хотите, смотрѣть на слабую птичку. Но не забудьте, что все-таки каждымъ прыжкомъ она учится прыгать лучше, и не забудьте, что все-таки она растетъ и крѣпнетъ, и со временемъ будетъ прыгать прекрасно, скачокъ быстро за скачкомъ, безъ всякой замѣтной остановки между ними. А еще со временемъ птичка и вовсе оперится и будетъ легко и плавно летать съ веселою пѣснею. Правда и то, что, судя по нынѣшнему, не слишкомъ еще скоро прійдетъ ей время летать, а все-таки прійдетъ, сомнѣваться тутъ нечего<sup>с 1</sup>).

Статья, изъ которой мы привели эту выписку, написана въ январъ 1859 г. Россія переживала тогда какъ разъ одинъ изъ тъхъ краткихъ періодовъ усиленной работы, о которыхъ говоритъ Чернышевскій. Это было время широкаго общественнаго подъема первой половины "шестидесятыхъ годовъ". Такимъ образомъ въ приведенныхъ сужденіяхъ Чернышевскаго о скачкообразномъ ходъ историческаго прогресса мы видимъ не одну только теоретическую схему. Они прямо соприкасались съ злобою текущаго дня. Болъе того, мы можемъ разсматривать ихъ и какъ комментарій къ роли самого Чернышевскаго въ событіяхъ того времени.

Въ сущности, вся литературная и общественная дъятельность Чернышевскаго можетъ быть охарактеризована, какъ попытка использовать до дна возможности, открываемыя короткимъ періодомъ общественнаго подъема. Нельзя не изумляться той сверхчеловъческой энергіи, которую онъ развилъ въ немногіе годы, удъленные ему судьбой, чтобы дать родной странъ все, что было въ его силахъ. Но насъ въ данную минуту занимаетъ собственно одна только страничка въ этой дъятельности. Мы хотъли бы, именно, остановиться на работахъ Чернышевскаго, посвященныхъ крестьянскому вопросу. Помимо своего крупнаго литературнаго и научнаго значенія, работы эти высоко интересны и съ той стороны, что онъ рисуютъ предъ нами Чернышевскаго, какъ практическаго политика.

Крестьянская реформа была центромъ общественнаго вниманія въ началъ шестидесятыхъ годовъ. И мы знаемъ, что самое дъятельное участіе въ разработкъ различныхъ вопросовъ, связанныхъ съ этой реформой, принимала

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Полное собраніе сочин. Н. Г. Чернышевскаго, т. V, 490—91.

русская журналистика вообще и руководимый Чернышевскимъ "Современникъ" въ частности. Чернышевскій вплотную подошелъ къ практическимъ задачамъ, къ вопросамъ "осуществленій" даннаго момента. Какъ же опредълялась линія его политическаго поведенія тѣми общими положеніями, какія онъ выставлялъ въ приведенной выше теоретической схемъ?

Онъ долженъ былъ помнить, что созданная стеченіемъ обстоятельствъ возможность работы для осуществленія въ жизни желаній "лучшихъ людей" не можетъ длиться долго.

"Годъ, много три-четыре года", пока не схлынетъ волна общественнаго оживленія — вотъ періодъ, на который можно строить расчеты. Необходимо поэтому напрячь всъ усилія, чтобы возможно долѣе поддержать это оживленіе, и достичь возможнаго максимума полезныхъ результатовъ. И при всемъ томъ, какъ бы благопріятно ни сложились обстоятельства, разсчитывать можно было на осуществленіе только "нѣкоторыхъ желаній", на проведеніе въ жизнь только части того, что признается нужнымъ "лучшими людьми". Какъ бы ни была умъренна намъченная программа, сопротивленіе инертной среды во всякомъ случаѣ должно было ее еще уръзать при выполненіи. Такимъ образомъ



Мужички въ Москвѣ (Рихау 1860 г.).

заданіе всегда должно было оказаться выше достиженія. Съ этимъ приходилось считаться, какъ съ неизбъжнымъ фактомъ. Нужно было только отыскать тотъ предълъ, при которомъ соотвътственно повышеннымъ программнымъ требованіямъ можно было поднять и діапазонъ практической, исполнительной работы, не давая ей распылиться въ легкихъ компромиссахъ и въ то же время не отрывая заданія отъ реальныхъ условій времени и мъста.

Среди писателей, работавшихъ надъ крестьянскимъ вопросомъ, Чернышевскій принадлежаль къ "крайней лъвой". Строгая принципіальность и неуклонная посльдовательность его сужденій по этому вопросу признается всьми. Признавалась даже и его противниками. Но вмъсть съ тъмъ о Чернышевскомъ сложилось ходячее представленіе, какъ о кабинетномъ теоретикъ, склонномъ прямолинейно прилагать къ мало знакомой и мало интересующей его русской дъйствительности отвлеченныя формулы западной соціалистической мысли. Какъ и всь "лъвые", онъ былъ при этомъ нетерпимъ и узокъ въ своей, не считавшейся съ жизнью, послъдовательности.

Таково, повторяемъ, ходячее представленіе. Но никакъ нельзя сказать, чтобы оно имъло фактическія основанія. И менъе всего приложима приведенная характеристика именно къ статьямъ Чернышевскаго по крестьянскому вопросу. Программа практическихъ требованій, развиваемая въ этихъ статьяхъ, при всей своей строгой принципіальности, отличалась большой умъренностью и, такъ сказать, дъловитою трезвостью. Практическій политикъ въ данномъ случав решительно пересилилъ теоретика. Идеалы Чернышевскаго были безконечно далеки отъ тогдашней русской дъйствительности. И его трезвый скептическій умъ не позволяль ему строить какія-либо иллюзіи въ этомъ отношеніи. Но данный историческій моменть онъ разсматриваль какъ таковой, въ который мыслимы хотя нъкоторые практические шаги въ направленіи достиженія этихъ идеаловъ. Экономическій и духовный подъемъ крестьянской массы, возможный въ результатъ широко проведенной реформы, несомнънно, имълъ въ этомъ отношении громадное значение. И Чернышевскій съ головой ушель въ работу по крестьянскому вопросу. Онъ быль писатель и только писатель, ни въ какихъ учрежденіяхъ и организаціяхъ, непосредственно занятыхъ осуществленіемъ реформы, онъ не участвовалъ. Онъ могъ воздъйствовать только на общественную мысль и общественное настроеніе, поддерживая ихъ на высоть, соотвътствующей требованіямъ переживаемаго историческаго момента. Чтобы сдълать "неорганизованное общественное мнъніе" силою, съ которою необходимо считаться, нужно было выдвинуть такіе лозунги, которые могли бы собрать около себя широкіе общественные круги, и поставить ихъ ясно и твердо. Чернышевскій такъ именно и понималь свою задачу. Онъ пытался отыскать такія решенія разныхъ сторонъ крестьянскаго вопроса, которыя отвъчали бы "національному чувству" и объединяли всъхъ, кто искренно стоялъ за дъло освобожденія. Общею работой всей націи должны были быть и осуществлены эти общія требованія.

Мы знаемъ, что реформа пошла инымъ путемъ. Чѣмъ далѣе, тѣмъ все болѣе суживались ея масштабы и тѣмъ рѣзче и опредѣленнѣе все дѣло становилось на узко-бюрократическую почву. Вмѣстѣ съ этимъ и въ общественномъ настроеніи бодрыя ожиданія, съ которыми встрѣчены были первые шаги преобразованія, все болѣе и болѣе уступали мѣсто горькому разочаро-

ванію. Эту смѣну настроеній мы можемъ отчетливо прослѣдить и въ работахъ Чернышевскаго. Тонъ его статей въ то время, когда реформа создавалась и въ то время когда она стала фактомъ,—урѣзаннымъ и уродливымъ, какимъ она вышла изъ рукъ чиновныхъ реформаторовъ,—рѣзко различный. Цѣлая пропасть лежитъ между первой статьей Чернышевскаго по крестьянскому вопросу въ "Современникъ" съ эпиграфомъ: "Возлюбилъ еси правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе, сего ради помаза Тя Богъ Твой" и "Про-

логомъ пролога". Въ высокой степени любопытно прослъдить эту гамму настроеній. Любопытно не только для характеристики Чернышевскаго и его отношенія къ крестьянской реформъ. Чернышевскій, стоявшій головой выше большинства своихъ современниковъ, ярко и сильно выражаеть тв же переживанія, которыя имѣли мѣсто, только съ меньшею опредъленностью, въ широкихъ кругахъ интеллигенціи того времени. Это придаетъ его работамъ по крестьянскому вопросу особый интересъ, какъ въ высокой степени цънному матеріалу для характеристики общественныхъ настроеній той знаменательной эпохи русской исторической жизни.

Первая статья Чернышевскаго, посвященная непосред-



Уличные типы (Изд. Рихау 1860 г.).

ственно крестьянской реформѣ, "О новыхъ условіяхъ сельскаго быта", съ эпиграфомъ изъ XLV псалма, который мы уже цитировали выше ("Возлюбилъ еси правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе, сего ради помаза Тя Богъ Твой"), появилась въ февральской книжкѣ "Современника" за 1858 г. Ярко и сильно выдвигаетъ онъ вопросъ о великомъ значеніи для будущихъ судебъ Россіп дѣла, начатаго извѣстными Высочайшими рескриптами 20 ноября, 5 и 24 декабря 1857 г. Только реформа, совершонная Петромъ Великимъ, можетъ сравниться по своему величію и благотворности съ преобразованіемъ, возвѣщеннымъ этими рескриптами. "Царствованія Петра III, Екатерины II,

Александра I и Николая I были ознаменованы многими благодътельными лля государства мѣрами чрезвычайной важности", но всѣ эти мѣры "далеко не имъютъ такого всемірно-историческаго значенія, какое принадлежитъ дълу уничтоженія кръпостного состоянія въ Россіи, начатому рескриптомъ, названнымъ выше. То были мѣры, безъ сомнѣнія, могущественнымъ образомъ улучшавшія нашу государственную жизнь, но все-таки каждая изъ нихъ касалась только отдъльной вътви ея: корень, изъ котораго возникали почти всъ наши бъдствія и недостатки, оставался нетронутымъ. Кръпостнымъ правомъ парализовались всъ заботы правительства, всъ усилія частныхъ лицъ на благо Россіи. Ни правильный ходъ администраціи, ни върное отправление правосудія не были возможны при такомъ порядкъ вещей, при которомъ положение большей части отношений по имуществу не было сообразно съ принципами разумности и права, при которомъ сословіе, им'ьющее своими сочленами почти всіхъ лицъ, руководящихъ исполненіемъ законовъ, находилось въ условіяхъ быта, ръшительнъйшимъ образомъ нарушавшихъ всякую идею справедливости, при которомъ другое сословіе, составляющее почти половину населенія въ Европейской Россіи, стояло (по выраженію, не намъ принадлежащему) внъ закона. Не могли приносить при такомъ положеніи дълъ никакія правительственныя мъры надлежащихъ плодовъ, не могла даже дъйствовать правильнымъ образомъ государственная организація (1).

"Много говорили мы о нашихъ недостаткахъ и множество всевозможныхъ недостатковъ находили въ себъ, но общій, главнъйшій источникъ всъхъ ихъ—кръпостное право; съ уничтоженіемъ этого основного зла нашей жизни каждое другое злое ея потеряетъ девять десятыхъ своей силы. Потому-то дъло, начатое рескриптами 20 ноября, 5 и 24 декабря, представляется столь великимъ, что по сравненію съ нимъ маловажны кажутся всъ реформы и улучшенія, совершонныя со временъ Петра. Съ царствованія Александра II начинается для Россіи новый періодъ, какъ съ царствованія Петра. Исторія Россіи съ настоящаго года будетъ столь же различна отъ всего предшествовавшаго, какъ различна была ея исторія со временъ Петра отъ прежнихъ временъ. Новая жизнь, для насъ теперь начинающаяся, будетъ настолько же прекраснъе, благоустроеннъе, блистательнъе и счастливъе прежней, насколько сто пятьдесятъ послъднихъ лътъ были выше XVII стольтія въ Россіи стольтія въ Россіи стольтія въ Россіи стольти выше XVII стольти въ Россіи стольти выше хупа выше в различна выше хупа выше в прави выше хупа выше в прежения выше хупа выше в прежения выше хупа выше в прежения выше в прежения выше хупа выше в прежения выше выше выше выше в прежения в прежения выше в прежения в преже

"Блистательные подвиги временъ Петра Великаго, —продолжаетъ Чернышевскій, —и колоссальная личность самого Петра покоряютъ наше воображеніе; неоспоримо громадно и существенное величіе совершоннаго имъ дъла. Мы не знаемъ, какихъ внъшнихъ событій свидътелями поставитъ насъ бу-

<sup>1) «</sup>О новыхъ условіяхъ сельскаго быта», полн. собр. сочин., т. IV, 50.



Н. Г. Чернышевскій.

для государства мѣрами чрезвычайной важивств не имбють такого всемерно четорическаго дв. двлу уничтоженія крітачнога состоянія ва Ред томъ, названнымъ выше То были мъры, боль гомпъ образомъ улучшается нашу государственную жидов на в изъ нихъ касалать только отдельной вътви со ворень, изъ кот в. никали почти вск запав быствія и недостатки, останьств летропусымы 🕖 🔻 постнымъ правомъ чаралиловались всё дабены правледыная, в т. удалчастных в лирь на благо Россіи. Ни правильным хоть атырилетраца, вовърное отправление правосудія не быди водумсьны при тому в те вещей, при которомъ положение большей члети отнеть да вы выне было сообразно съ привантама результата в еталь ва словіе, им вощее своими ветення неніемь даконовк походинає нь завежень заподолжнения зомъ парувичникъ всветь и странта сословіе, составляющее воста в полити в Стояло (по выражение не алеждание не выпражение припосить ири таком в положения выдачается в при надлежащих в плодовы, не места даже предоставление в продаждение государственная органы адма )

имув педостатковъ научната с веку иму применя и постава и постава для на деле пруге две за постава пефарумы и упувания в сопределения и постава и постав





дущность. Но уже одно только дъло уничтоженія крѣпостного права благословляеть времена Александра II славою, высочайшею въ міръ" 1).

Горячо привътствовалъ Чернышевскій правительственный починъ въ великомъ дълъ освобожденія. Его не останавливали тъ недочеты и недомолвки, какіе обнаруживались въ рескриптахъ, предшествовавшія колебанія и извъстная робость въ этихъ первыхъ шагахъ, когда боязливо избъгалось самое слово "освобожденіе". То была пора великихъ ожиданій и добрыхъ надеждъ. Дружно и энергично взялась за работу въ той области, какая была ей доступна, и русская передовая печать. Въ частности въ "Современникъ" открытъ быль особый отдель "Устройство быта помещичых крестьянь". Отдель этотъ почти цъликомъ заполнялся Чернышевскимъ: онъ помъщаль въ немъ и отдъльныя большія статьи 2), и хронику правительственныхъ распоряженій, и подробную "Библіографію журнальных статей", посвященных крестьянскому вопросу. На ряду съ такими боевыми статьями, какъ, напримъръ, "Труденъ ли выкупъ земли? читатель получалъ и массу строго объективнаго матеріала. Чернышевскій тщательно следиль за всемь, что появлялось въ печати по крестьянскому вопросу. Онъ выискивалъ и отмъчалъ всякую крупицу-увы, очень скудныхъ въ то время - фактическихъ, цифровыхъ свъдъній или объективныхъ наблюденій; знакомиль читателей съ различными взглядами, высказывавшимися по тъмъ или инымъ сторонамъ крестьянской реформы. Въ библіографическихъ обзорахъ онъ далъ 86 рецензій или, правильнъе, отчетовъ о статьяхъ, появлявшихся въ спеціальныхъ, посвященныхъ крестьянскому дълу и общихъ журналахъ того времени. Кто составилъ себъ представленіе о Чернышевскомъ, какъ о ръзкомъ полемистъ, будетъ изумленъ тъмъ объективнымъ тономъ и той терпимостью къ чужимъ мнъніямъ, которые господствують въ этихъ отчетахъ и рецензіяхъ. Рядомъ съ этимъ широко поставленнымъ информаціоннымъ отдъломъ въ "Современникъ" шли, какъ мы уже упоминали, и программныя статьи, освъщавшія собственные взгляды Чернышевскаго. Уже въ первой своей статьъ, цитированной нами выше, Чернышевскій опредъленно указываль на тъсную связь крестьянской реформы со всъми сторонами государственнаго и общественнаго строя тогдашней Россіи. Кръпостное право было фактомъ, опредълявшимъ собою весь

<sup>1)</sup> Ibid., crp. 53—54.

<sup>2)</sup> Въ 1858 г.: № 6 «Обозръніе мъръ, принятыхъ до сего времени къ устройству быта помъщичьихъ крестьянъ»; № 7 «По новоду статьи г. Тройницкаго: «О числъ кръпостныхъ людей въ Россіи»; № 11 «О необходимости держаться возможно умъренныхъ цифръ при опредъленіи величины выкупа усадебъ»; въ 1859 г.: № 1 «Труденъ ли выкупъ земли» и № 10 «Матеріалы для ръшенія крестьянскаго вопроса». Кромъ этого, въ тъ же годы Чернышевскимъ были помъщены въ «Современникъ», внъ отдъла «Устройство быта помъщичьихъ крестьянъ», три статьи по вопросу объ общинъ: «Критика философскихъ предубъжденій противъ общиннаго землевладънія» (1858 г., ХП), «Экономическая дъятельность и законодательство» (1859 г., П) и «Суевъріе и правила логики» (1859 г., Х).

тонъ русской жизни. Уничтожение его естественно должно было вести къ общей перестройкъ сложившихся общественныхъ отношеній. Это былъ только первый шагь. Но для того, чтобы вызвать за собою и послъдующие, онъ долженъ былъ быть сдъланъ твердо и ръшительно. Здъсь былъ завязанъ узелъ, отъ котораго зависъло дальнъйшее движение и правового, и экономическаго уклада русской жизни. Чернышевскій широко понималь задачи реформы, понималъ онъ и неразрывную связь между всъми ея сторонами. Но преимущественное внимание въ своихъ статьяхъ онъ отдавалъ разработкъ экономической стороны реформы. Онъ выдвинулъ впередъ нъсколько требованій, касающихся земельнаго обезпеченія крестьянъ, и на защитъ ихъ сосредоточилъ всю свою энергію. Чернышевскій настаиваль, именно: во-первыхъ, на предоставленіи крестьянамъ въ надълъ всъхъ земель, которыми они пользовались при существованіи крѣпостного права; во-вторыхъ, на немедленномъ выкупѣ крестьянскихъ надъловъ при содъйствіи государства и безъ отягощенія крестьянъ непосильными платежами, и, въ-третьихъ, на сохраненіи общиннаго пользованія крестьянскими землями.

## П.

Вопросъ о земельномъ надълъ освобождаемыхъ крестьянъ былъ едва ли не самымъ боевымъ во всей программъ реформы. Основываясь на словахъ рескриптовъ о томъ, что "помъщикамъ сохраняется право собственности на всю землю", помъщичья партія упорно выдвигала планъ безземельнаго освобожденія. Только относительно усадебной осъдлости, объ оставленіи которой за крестьянами категорически указывалось въ тъхъ же рескриптахъ, не было спора, не было, по крайней мъръ, въ принципъ: попытки уръзать эту осъдлость, сведя на одно жилье и дворъ, шли на протяжении всей эмансипаціонной работы. Что касается полевыхъ угодій, то очень долго защитники стараго порядка не могли согласиться, чтобы дело шло о наделе ихъ крестьянамъ въ въчное пользованіе. Слова рескриптовъ толковались такъ, что земельные надълы свои крестьяне сохраняють въ теченіе такъ называемаго срочно-обязаннаго періода, а затъмъ вся земля, кромъ крестьянскихъ усадебъ, сосредоточивается въ рукахъ ея собственника-помъщика. Другая, болъе умъренная часть помъщичьей партіи не шла такъ далеко: не оспаривая совсѣмъ отрѣзки надѣла изъ полевой земли, она стремилась къ возможному его ограниченію, а впослъдствін-къ выкупу его дорогой цъной.

Представители лѣвыхъ, освободительныхъ теченій, и среди передового дворянства, и среди внѣдворянской интеллигенціи, объединились около другого лозунга—оставленія въ надѣлъ крестьянамъ всей земли, находившейся въ данный моментъ въ ихъ пользованіи. Закипѣла борьба и въ губернскихъ, дворянскихъ, комитетахъ и въ печати, являвшейся тогда единственною аре

ною для выраженія общественнаго мнѣнія <sup>1</sup>). Чернышевскій принялъ горячее участіе въ этой борьбъ

О вопросахъ поземельной собственности онъ началь въ "Современникъ" рядъ статей еще ранъе, чъмъ по цензурнымъ условіямъ стало возможнымъ говорить въ печати объ освобожденіи крестьянъ. Статьи эти посвящены были, главнымъ образомъ, разсмотрънію общинной формы земельнаго владънія и земельнаго пользованія. Но мы находимъ въ нихъ и нъкоторыя указанія болье общаго характера. Мы знаемъ, что Чернышевскій былъ послъдовательный соціалистъ и къ принципу частной собственности вообще и поземельной въ частности не могъ не относиться отрицательно. Но для даннаго историческаго момента онъ не находилъ возможнымъ выдвигать въ качествъ



Поволжская деревня (Макарова).

общаго лозунга экономической политики требование о переходъ всъхъ земель въ коллективное владъние. Употребляя термины нъсколько позднъйшие, мы могли бы сказать, что онъ стоялъ за частичную націонализацію земли.

Идеальная форма земельной собственности, говоритъ Чернышевскій во второй изъ статей своихъ "О поземельной собственности", въ XI книжкъ "Современника" за 1857 г., должна удовлетворять двумъ условіямъ:

<sup>1)</sup> Другая, кром'в пом'вщиковъ, непосредственно заинтересованная сторона, крестьяне, не имъли учрежденій и органовъ, чрезъ которые они могли бы высказывать свои желанія и требованія. Представителями ихъ интересовъ называли правительственныхъ членовъ дворянскихъ комитетовъ и редакціонныхъ комиссій. Гораздо въ большей мѣрѣ, однако, эта роль могла принадлежать прогрессивной печати. Такъ, по крайней мѣрѣ, она сама понимала свои задачи. Начиная рядъ статей по нѣкоторымъ основнымъ вопросамъ реформы, Чернышевскій, напр., заявляетъ, что онъ имѣетъ въ виду «самымъ умѣреннымъ и спокойнымъ образомъ обозначить, какое рѣшеніе (этихъ вопросовъ) могло бы, хотя до иѣкоторой степени, соотвѣтствовать идеямъ, съ незапамятныхъ временъ существующимъ въ поселянахъ». И, конечно, болѣе, чѣмъ кто-нибудь, онъ имѣлъ право говорить такъ.

"Вся выгода отъ улучшеній и отъ труда должна принадлежать лицу трудящемуся и улучшающему. Каждый земледълецъ долженъ быть землевладъльцемъ.—Первая черта идеала относится къ успъхамъ сельскаго хозяйства, вторая—къ національному благосостоянію. Чъмъ полнъе осуществляются онъ въ дъйствительности, тъмъ, при равныхъ условіяхъ, быстръе успъхи сельскаго хозяйства и національнаго благосостоянія".

Ближе всъхъ другихъ формъ собственности къ этому идеалу подходитъ государственная собственность съ общиннымъ владъніемъ. Но, по крайней мъръ, при настоящихъ условіяхъ, эта форма не можетъ господствовать безраздъльно. Рядомъ съ ней есть основанія и для существованія собственности частной.

"Нація,—говоритъ Чернышевскій,— имѣетъ два интереса: 1) Люди особенно даровитые, особенно счастливые или особенно дѣятельные, которые могутъ успѣшно выдерживать конкуренцію, могутъ рисковать. 2) Люди обыкновенные желаютъ жить безбѣдно и обезпеченно. Для первыхъ существуетъ огромное поприще частной собственности, въ которой все предоставлено счастію, дарованію, силѣ, ловкости. Вторымъ нужно обезпеченное достояніе, независимое отъ превратностей счастія, такъ, чтобы трудящійся всегда имѣлъ средства къ труду.

"Я сынъ моей родины—этого довольно, родина поступаетъ со мною, какъ мать: она даетъ мнѣ пріютъ, она даетъ мнѣ наслѣдство, достаточное для моего существованія, если я буду имъ пользоваться—я получаю участокъ изъ государственной собственности. "Всѣ дѣти равно милы ей,—я получаю столько же, сколько мои братья. Они, быть-можетъ, должны были нѣсколько потѣсниться, чтобы дать мѣсто новому гражданину,—они не ропшутъ на то, потому что и сами прежде меня получили участіе въ государственной землѣ такимъ же образомъ,—мое право ихъ право; явятся новые граждане, и когда мпѣ прійдется, въ свою очередь, потѣсниться для нихъ, я не ропшу на то, нотому что самъ помѣщенъ былъ въ участіе въ наслѣдство моей родины такимъ же образомъ,—ихъ право есть мое право.

"Но я хочу имъть средство искать чего-нибудь лучшаго, нежели безбъдная жизнь; я надъюсь на особенныя свои силы, я имъю особенныя наклопности,—прекрасно, это ужъ мое личное дъло, мой рискъ, значитъ, я уже отказываюсь отъ обезпеченности, мъняя върный, но скромный жребій на путь, могущій быть болье выгоднымъ и пріятнымъ мнъ, но могущій и быть неудачнымъ. Я отказываюсь отъ участія въ государственной земль и ищу себъ личной, частной собственности".

Отношенія между объими формами собственности по объему Чернышевскій опредъляеть такъ:

"Государственная собственность должна имъть, по крайней мъръ, такой объемъ, чтобы каждый изъ подушныхъ участковъ давалъ безбъдныя сред-

ства для жизни земледъльцу. Она будетъ имъть такой объемъ, если къ ней причислить всъ тъ земли, которыя воздълываются для себя самихъ земледъльцами. Если же нътъ — если различать наименованія, и изъ земель, находящихся въ общинномъ владъніи или пользованіи, считать только тъ неотъемлемыми изъ общаго государственнаго поземельнаго капитала, которыя называются нынъ государственными; если полагать, что тъ земли, которыя носять имя частной собственности, но распредъляются между поселянами по общинному праву 1), должны отойти въ ихъ или чью-нибудь частную собственность, — объемъ общаго государственнаго фонда окажется совершенно недостаточнымъ". Но отходить имъ отъ него нъть основанія ни въ обычаъ, ни въ правъ.

Итакъ, повторяетъ Чернышевскій, "все, чѣмъ владѣютъ или что воздѣлываютъ для себя поселяне по общинному праву, должно быть государственною собственностью въ общинномъ владѣніи. Затѣмъ земли, которыя не только называются частною собственностью (одного имени мало), но также и воздѣлываются по принципу частной собственности, должны быть частной собственностью, потому что фактически только онѣ и выдѣлились изъ общины<sup>с 2</sup>).

Эти общія сужденія вкраплены въ статью, спеціально посвященную вопросамъ общиннаго землепользованія. Чернышевскій не развиваетъ скольконибудь подробно брошенной имъ идеи объ организаціи государственнаго земельнаго фонда. Точно такъ же не останавливается онъ и на процессъ перехода отъ настоящей, двойственной формы землевладънія къ будущей единой, ограничиваясь только нъсколькими замъчаніями о возможности и въ настоящемъ періодъ постепеннаго расширенія государственной собственности на счетъ частной <sup>3</sup>). Но въ нашу задачу и не входитъ подробное разсмотрфніе общей аграрной программы Чернышевскаго. Мы привели помъщенную выше выписку, только какъ оріентирующую насъ относительно взглядовъ Чернышевскаго на вопросы земельнаго надъленія крестьянъ. Къ мысли о необходимости оставить во владении крестьянъ всё земли, какими они пользовались, Чернышевскій возвращался не одинъ разъ въ своихъ работахъ. Съ особеннымъ удареніемъ онъ останавливается на ней въ послъдней статьъ по крестьянскому вопросу, помъщенной имъ въ "Современникъ" (въ октябръ 1859 г.).

<sup>1)</sup> Очевидно, Чернышевскій разумѣеть здѣсь земли, находящіяся въ пользованіи помѣщичьихъ крестьянъ; но сказать это прямо по цензурнымъ условіямъ было невозможно.

<sup>2) «</sup>О поземельной собственности», «Современникъ», 1857 г., XI, см. «Полное собраніе сочиненій Н. Г. Чернышевскаго», т. III, 475—77.

<sup>3)</sup> Объ этомъ см., между прочимъ, «Замъчанія на статью О поземельной собственности», Провинціала, въ № 3 «Соврем.» за 1858 г., и «Отвъть на замъчанія Провинціала», тамъ же.

Комитеты, говорить онъ, признали невозможнымъ освобождение безъ земли. Почему? "Потому что національное чувство было бы возмущено такимъ освобожденіемъ, потому что оно непреклонно хочетъ сохраненія земли за крестьяниномъ. Какую же землю хочетъ оно сохранить за крестьяниномъ? Ту, которой онъ теперь владъетъ, ту самую землю, въ томъ самомъ объемъ, тъ самые участки 1). Національное чувство не принимаетъ тутъ никакихъ тонкостей и подраздъленій; никакихъ обръзываній и переносовъ. Одно изъ двухъ: если можно итти противъ него, такъ нечего было говорить, что освобожденіе безъ земли невозможно. А если раздражать національное чувство нельзя, то нельзя и уменьшать нынѣшняго надъла, нельзя и переносить крестьянскихъ участковъ принудительнымъ образомъ съ одного мъста на другое: эти уменьшенія и перемъны были бы точно такъ же противны національному чувству, какъ и освобождение безъ земли. Не стоитъ дълать дъла на половину; не стоитъ пожимать человъку руку правой рукой и въ то же время давать ему толчки лъвой: въдь все равно вы раздражите его, такъ ужъ лучше или бейте его объими руками безъ всякихъ дипломатичностей или сохраните съ нимъ доброе согласіе. Если освобождать крестьянъ съ землею, то сохраняйте нынъшній надъль; иначе, не достигнувъ своей цъли, не удовлетворите національному чувству<sup>и 2</sup>).

И въ такихъ размърахъ земельный надълъ не всегда могъ удовлетворить цълямъ, выставленнымъ при началъ реформы. Во многихъ селеніяхъ количество пахотной и сънокосной земли, находившееся въ пользованіи крестьянъ, было совершенно недостаточно для "обезпеченія быта" крестьянъ и уплаты лежащихъ на нихъ повинностей. Сверхъ того, крестьянамъ, говоритъ Чернышевскій, необходимъ надълъ нъкоторою частью лъсовъ и нъкоторыхъ другихъ угодій, не причисляемыхъ нынъ къ ихъ землъ. Поэтому для осуществленія реформы въ томъ видъ, какъ она была возвъщена Высочайшими рескриптами, онъ предвидълъ необходимость дополнительныхъ наръзокъ земли крестьянамъ во многихъ помъстьяхъ.

<sup>1) «</sup>Тъ самые участки», подчеркиваетъ Чернышевскій. Онъ энергически возставаль противъ предположенія о предоставленіи помъщикамъ права требовать принудительнаго перенесенія крестьянскихъ усадебъ. «Извъстна чрезвычайная привязанность крестьянъ къ мъстамъ своихъ жилищъ. Сами помъщики знаютъ, что принуждать крестьянъ къ переселенію значило бы итти противъ ихъ чувствъ. По закону принужденное переселеніе составляетъ одинъ изъ видовъ наказанія за уголовныя преступленія: возможно ли подвергать такой судьбъ милліоны людей по произволу? Переселеніе само по себъ, хотя бы и добровольное, соединено съ разрушеніемъ всего хозяйственнаго обзаведенія переселяющихся... Два переселенія равняются пожару, по народной поговоркъ. Принужденное переселеніе было бы разореніемъ для крестьянъ, было бы нарушеніемъ гражданскаго права, возмутило бы самыя завътныя привязанности человъка: привязанность къ родовому жилищу и къ мъсту, гдъ схоронены отцы» («Матеріалы для ръшенія крест. вопроса», «Соврем.», 1859 г., X).

<sup>2) «</sup>Матеріалы для ръшенія крестьянскаго вопроса». Полное собраніе сочинен., т. IV, стр. 532—33.

Въ дъйствительности, какъ мы знаемъ, произошло совершенно обратное: не только дополнительныя наръзки, но и неприкосновенность существовав-шаго надъла оказались одной иллюзіей. Помъщичьи притязанія, нашедшія себъ поддержку и наверху, въ правящихъ сферахъ, оказались сильнъе требованій "національнаго чувства", и, въ концъ-концовъ, освобожденные крестьяне потеряли около одной пятой части земель, находившихся до того въ ихъ пользованіи.

## III.

"Когда палка искривлена въ одну сторону, чтобы исправить ее, надобно перегнуть на другую сторону". Это изречение Мальтуса Чернышевский по-

ставилъ эпиграфомъ къ своей статьъ "Труденъ ли выкупъ земли?" Въ вопросъ о выкупъ палка была сильно искривлена на сторону помъщичьихъ интересовъ. Задачею статей Чернышевскаго, посвященныхъ этому вопросу, было — перегнуть ее на другую сторону. Чтобы правильно оцънить значение этихъ статей, нельзя упускать изъ вида этого ихъ полемическаго характера.

Положеніе Чернышевскаго по отношенію къ вопросу о выкупѣ крестьянскихъ надъловъ было вообще довольно сложное. Чернышевскій въ принципѣ не признавалъ вовсе права помѣщиковъ на какое – либо вознагражденіе за отходящія отъ нихъ "права", ни моральнаго ни юридическаго. Но, какъ не настаивалъ Чернышевскій на обращеніи всѣхъ земель въ коллективную собственность, такъ же точно понималъ онъ и практическую не-



Крестьянинъ Симбирской губ. Альбомъ 1878 г.

осуществимость безмезднаго отчужденія помѣщичьихъ земель. Съ другой стороны, въ общемъ и принудительномъ выкупѣ надѣловъ онъ видѣлъ единственный способъ немедленной ликвидаціи всѣхъ обязательныхъ отношеній по землѣ между помѣщиками и крестьянами. Поэтому въ разгорѣвшейся около вопросовъ, связанныхъ съ выкупомъ, полемикѣ Чернышевскій энергически выступилъ защитникомъ обязательнаго выкупа. Идея такого выкупа встрѣчала большія препятствія, въ значительной мѣрѣ благодаря вздутымъ до крайности цифрамъ выкупныхъ оцѣнокъ, выдвигаемымъ въ помѣщичьихъ проектахъ. Во многихъ случаяхъ здѣсь ясна была прямая цѣль — затормозить выполненіе выкупной операціи. Была сильная группа крѣпостниковъ, которая совсѣмъ

не соблазнялась перспективою превращенія временно-обязанных крестьянъ въ независимых и вольных сосбдей. А съ другой стороны, около выкупа разыгрывались и помъщичьи аппетиты.

Чернышевскому приходилось бить на объ стороны.

"Когда посмотришь на житейскія дъла, — говорить онь, — обыкновенно видишь, что если два человъка, имъющихъ между собою денежный расчеть, не могуть сойтись къ легкому его ръшенію, то одинъ изъ нихъ ведеть счеть на невърномъ основаніи. Не то ли же самое и по вопросу о выкупъ земли? Не знаемъ, на какихъ основаніяхъ стали бы вести счеть по этому дълу крестьяне: они еще не излагали своихъ основаній; стало-быть, съ ихъ стороны еще не могло быть невърности. Представляла счеты до сихъ поръ одна сторона—помъщики". И эти счеты говорять о громадныхъ, милліардныхъ затратахъ, необходимыхъ для выполненія выкупа.

Но всѣ эти счеты грѣшатъ прежде всего своею полною произвольностью. "Люди, пугающіе насъ милліардами, — замѣчаетъ Чернышевскій, — обыкновенно ни на чемъ не основывались, кромѣ приходо-расходныхъ книгъ своего помѣстья, — книгъ, которыхъ никто не провѣрялъ, и которыя, Богу одному извѣстно, по какой бухгалтеріи ведены. Да и то еще хорошо, когда основывались хоть на какихъ-нибудь счетахъ настоящаго дохода, а то безъ церемоніи прямо говорили: "я, дескать, не знаю, сколько дохода приноситъ мнѣ мое помѣстье, но полагаю, что оно должно доставлять мнѣ вотъ столько-то", или даже еще прямѣе: "но желаю, чтобы оно считалось доставляющимъ мнѣ вотъ столько-то"; и отъ невѣрныхъ счетовъ по одному имѣнію, или отъ вѣрныхъ счетовъ, но по одному имѣнію, находящемуся въ исключительно выгодномъ положеніи. или, наконецъ, и просто отъ соображенія о томъ, сколько дохода могло бы приносить имѣніе, если бы приносило дохода гораздо больше, чѣмъ приноситъ теперь, они приходили къ заключенію прямо о цѣлой Россіи<sup>ш 1</sup>).

Какъ произвольны исходныя цифры, такъ же произволенъ и весь дальнъйшій ходъ вычисленій. Нельзя брать цъликомъ цифру помѣщичьихъ доходовъ при крѣпостномъ правѣ, хотя бы и правильно выведенную. Необходимо уяснить себѣ, какая именно часть этихъ доходовъ имѣетъ связь съ крѣпостнымъ правомъ, и изъ этой части, какая именно доля подлежитъ выкупу. Но гдѣ же опять таки фактическія, обоснованныя данныя для такого расчета? Ихъ нѣтъ. Нѣтъ такихъ данныхъ даже для перваго шага, съ котораго должна начаться разработка вопроса о выкупѣ—для опредѣленія "средней цѣнности ревизской души съ надѣломъ землею въ каждомъ округѣ, составляющемъ однородное экономическое цѣлое". Не подготовлены нисколько общія по Россіи цифры для того, чтобы судить, какая часть общей цѣнности крѣпостныхъ имѣній принадлежитъ исключительно личностямъ, ду-

<sup>1) «</sup>Труденъ ли выкупъ?» Полн. собр. сочин., т. IV, 347.



Самосудь надъ конокрадами. (Картина Пимоненко).

а облазиялась 🖂 💮 💮 💮 💮 остыча . ъ педависимы в в в друг вихин Washirder and a second of the iepmatura oób crop ..Кога: 00 SHIPPING TO BE MORE TO MORE THAN THE MORE T get sport to the second at malipores common to the second section in the second places and that he described below to be seen a second below to the second below to th part to back here believes Manager to the Control of the Control o the second or second with the last and record opposite better the Дена сущение или отминарами, - могущем V to the News and communitations, agreed in parametric for DOLD свига, в прих в вите в проваряль в соторы. пой будать на в тем. Да и то еще хороню. TATE-12 TO THE TAKE ORGANISTO LOVOLA. A TO ран **Эл** 🚅 постава по текто сколько дохода с C STREET TO STREET MAN AND THE STREET изи дам S. C. No. of the last of nbu giaconomic de la companya della companya della companya de la companya della Parties to the total and the second s темперация за правия за правина з His otra Hara increase чя радине : nm/f, fio. ое экономъ LIR TOPO, WI • првнада (жет

бр. сочин., т ії





шамъ самихъ крестьянъ, не подлежащимъ выкупу, и потому должна быть просто вычтена изъ общей суммы; не знаемъ мы, ни какая часть земель останется за помѣщиками, и какая перейдетъ къ крестьянамъ, ни того, сколько крестьянъ отправляетъ барщину и сколько состоитъ на оброкѣ и т. д. и т. д. Вообще, говоритъ Чернышевскій, "вопросъ о выкупѣ едва початъ", несмотря на то, что о немъ "уже цѣлый годъ пишутъ сотни людей". Но пишутъ, основываясь почти исключительно на соображеніяхъ и расчетахъ, представленныхъ одною заинтересованною стороною—помѣщиками.

Не ограничиваясь замъчаніями о необоснованности помъщичьихъ расчетовъ, Чернышевскій пытается противопоставить имъ примфрный расчетъ, основанный на другихъ источникахъ. Онъ воспользовался для этого двумя капитальными трудами, имъвшимися въ статистической литературъ того времени: "Сельско-хозяйственной статистикой Смоленской губерніи" Я. Соловьева и въ особенности "Статистическимъ описаніемъ Кіевской губерніи Журавскаго. Исходя изъ данныхъ объ общей суммъ дохода отъ помъщичьихъ имъній Кіевской губерніи, Чернышевскій, пользуясь цифрами Журавскаго и дълая нъсколько допущеній тамъ, гдъ необходимыя цифры отсутствуютъ 1), вычисляетъ приблизительную выкупную сумму, причитающуюся въ среднемъ на 1 ревизскую душу въ названной губерніи. Получается 49 р. 5 к. Цифра эта, выведенная на основаніи данныхъ по одной изъ самыхъ богатыхъ губерній, будеть скоръе слишкомъ высока, чёмъ слишкомъ низка, говоритъ Чернышевскій, если мы распространимъ ее на всю Россію. Аналогичныя вычисленія по бъдной сравнительно Смоленской губ. даютъ результатъ гораздо меньшій, не 49 р. 5 к., а менъе 30 р. въ среднемъ на душу. При численности кръпостного населенія въ 10.844.902 души (ревизскія) на выкупъ всей надъльной земли по нормъ 49 р. 5 к. понадобилось бы 531.942.443 р. 10 к. "Какъ далеко отъ этой цифры до страшныхъ полутора или двухъ милліардовъ рублей серебромъ, о которыхъ обыкновенно говорятъ! замъчаетъ, закончивъ этотъ расчетъ, Чернышевскій.

Конечно, эти цифровые выводы могли быть только приблизительными. Чернышевскій и самъ, какъ мы видѣли, не разъ указываетъ и подчеркиваетъ въ своей статьѣ, что для точнаго вычисленія выкупныхъ цифръ нѣтъ еще достаточныхъ фактическихъ данныхъ. Ихъ еще нужно собрать. Онъ взялъ цифры Журавскаго и Соловьева, какъ единственный объективный матеріалъ, имѣющійся налицо. И расчетъ, основанный на этихъ единствен-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Съ общей стоимости крѣпостной земли Чернышевскій сбрасываеть  $20^{0}/_{0}$  какъ долю, соотвѣтствующую цѣнности обязательнаго труда, не подлежащаго выкупу; земли крестьянскаго надѣла онъ принимаетъ въ размѣрѣ  $^{1}/_{2}$  всѣхъ земель въ барщинныхъ имѣніяхъ н  $^{7}/_{8}$  въ оброчныхъ; наконецъ, отношеніе барщинныхъ имѣній къ оброчнымъ онъ беретъ какъ 2:1 (для Кіевской губ.).

ныхъ объективныхъ данныхъ, привелъ къ результатамъ, рѣзко разнящимся отъ тѣхъ цифръ, которыя фигурируютъ въ исчисленіяхъ, основывающихся исключительно на показаніяхъ одной заинтересованной стороны.

Къ вопросу о нормахъ выкупного вознагражденія Чернышевскій возвращается еще разъ, въ упоминавшейся уже нами статьъ "Матеріалы къ ръшенію крестьянскаго вопроса" ("Соврем.", 1859, Х). Здѣсь онъ подходитъ къ нему съ другой точки зрѣнія. Всякая цифра выкупа, выводимая на основаніяхъ юридическихъ, представляется ему условною. Онъ разсматриваетъ отдѣльно положеніе имѣній барщинныхъ и оброчныхъ.

"Кръпостное право, - говоритъ Чернышевскій, - такъ противно здравому экономическому расчету, что приводитъ къ цифрамъ, ръшительно несогласнымъ одна съ другою. Возьмемъ одинъ примъръ. Намъ говорятъ, что въ губерніяхъ, гдъ средняя пропорція земли у помъщиковъ 11 десятинъ на душу, земля продается по 40 р. за десятину. Попробуйте же спросить, за сколько можно купить помъстье въ этихъ сторонахъ. Вамъ отвъчаютъ: по 250, много по 300 р. за душу. Скажите же, что это за нельпость! При 100 душахъ находится 1.100 дес. земли, каждая десятина стоятъ 40 р., стало-быть, вся земля стоить 44.000 р : за сколько же можно купить это помъстье? Его можно купить за 25.000 р. и дороже 30.000 никто не дастъ. Какъ объяснить такую несообразность? А вотъ какъ. Вся ли дача находится въ пользованіи у помъщика? Нътъ, далеко не вся: десятинъ 400 или 500 отданы въ пользование крестьянамъ, и съ этихъ десятинъ помъщикъ не получаетъ ни одного зерна хлъба. Если онъ захочетъ отнять у крестьянъ эту или другую десятину, она будетъ имъть цъну для него; но, пока она у крестьянъ, онъ не владъеть ею, не получаеть съ нея дохода. Стало-быть, при продажъ цълаго помъстья сколько десятинъ идетъ въ цъну? Идутъ въ цъну только тъ десятины, которыя остаются въ пользованіи помъщика, а крестьянскій надълъ въ цъну помъстья вовсе и не идетъ; эта часть земли, отданная крестьянамъ, какъ будто лежитъ подъ секвестромъ, она безполезна для самого помъщика. Въ имъніяхъ, которыя находятся на барщинъ, вся цънность ограничивается ценой земли, которая остается у помещика, да степенью пользы, какую онъ получаеть отъ обязательнаго труда. Но право на личность въ баршинныхъ имъніяхъ, по согласію самихъ собственниковъ, ръшено отмънить безъ всякаго вознагражденія. Въ чъмъ остается вся цънность имънія? Она остается въ той части земли, которая до сихъ поръ находилась въ пользованіи помѣщика. Уменьшается ли эта цѣнность съ отмъною кръпостного права? Конечно, нътъ. Обязательный трудъ только понижалъ ея возможную доходность. Онъ сокращалъ необходимый расходъ, но въ гораздо большей степени уменьшалъ и тотъ доходъ, который могъ бы получиться при приложеніи къ той же земль свободнаго, оплачиваемаго труда".

"Кръпостное право, —говоритъ Чернышевскій въ другомъ мѣстѣ 1), — это истинное подобіе рѣшета, въ прорѣхи котораго вытекаетъ рѣшительно вся цѣнность, находящаяся въ немъ. Мужикъ трудится на васъ цѣлый годъ — это правда, земли у васъ много — и это правда. Но вы все - таки разоряетесь съ каждымъ годомъ больше и больше; ваша земля и съ мужиками заложена и перезаложена, и какъ хотите высоко цѣните стоимость обязательнаго труда и земли, уступленной крестьянамъ, — цѣните ихъ хотя въ 10.000 рублей за душу, а въ результатѣ все-таки оказывается, что съ земли, уступленной крестьянамъ, вы не получаете ни копейки: она служитъ только къ прокормленію крестьянъ; а прокормленіе крестьянъ служитъ только къ тому, чтобы они

работали на васъ; а изнурительная работа ихъ на васъ служитъ только къ тому, что вы съ вашихъ господскихъ полей получаете съ десятины по 20 р., вмъсто того, что получали бы по 40 или 50 руб., если бы кръпостного права не было. Такъ воть оно, каково дъло: половина полей вашего помъстья служить только къ тому, чтобы другая половина приносила вамъ гораздо меньше дохода, нежели получалось бы вами съ нея тогда, когда бы другая половина не принадлежала къ вашей собственности. Что же вы теряете, лишаясь этой другой, убыточной для васъ, половины? Ровно то же самое, что теряетъ больной, лишаясь ревматизма, не дающаго ему владъть правой рукой, или мозолей, мъшающихъ ему ходить!"

Гдъ же основаніе для права требовать какого-либо вознагражденія за отчужденіе этой половины?



Казанской губ., Чебоксарскаго у. Чувашъ (азямъ-кафтанъ).

Въ оброчныхъ имѣніяхъ нѣтъ господской запашки; взамѣнъ того помѣщикъ получаетъ оброкъ. Законная величина этого оброка должна соотвѣтствовать тому доходу, который получался бы съ барской запашки, если бы она обработывалась непосредственно въ пользу помѣщика. Величина этого дохода должна служить основаніемъ и для исчисленія выкупной суммы. Нужно сначала опредълить, какая доля земли оставалась бы за помѣщикомъ при надѣленіи крестьянъ по нормѣ барщинныхъ помѣстій, а затѣмъ вычислить, сколько она могла бы приносить чистаго дохода (за вычетомъ всѣхъ необходимыхъ издержекъ).

Но много ли найдется такихъ имъній, въ которыхъ вычисленная такимъ способомъ "законная цънность" представляла бы не только значительную.

<sup>1) «</sup>Труденъ ли выкупъ земли?» Полн. собр. соч., т. IV, 370.

но просто какую-нибудь положительную величину? "Извъстно, - говоритъ Чернышевскій, — что за исключеніями, чрезвычайно немногочисленными, имъніе переводится съ барщины на оброкъ только тогда, когда земли слишкомъ мало или когда она неудобна для хлѣбопашества; подъ тотъ или другой случай изъ этихъ случаевъ подходятъ 99 изъ 100 оброчныхъ имѣній". Вполнѣ возможно, значить, что въ результать вычисленія мы получимъ цифры съ отрицательнымъ знакомъ. А между тъмъ владъльцы такихъ имъній въ настоящее время получають съ пихъ доходъ, иногда даже значительный, въ видъ оброка, платимаго крестьянами. Не значить ли это, что самый пріемъ вычисленія невъренъ? Нътъ, отвъчаетъ Чернышевскій, это показываетъ только, что есть помъстья (а такихъ среди оброчныхъ имъній большинство), въ которыхъ существующіе оброки являются нарушеніемъ даже кръпостного права. "Кръпостное право состоитъ въ присвоеніи владъльцу земли власти принуждать поселенныхъ на этой земль крестьянъ къ земледъльческой работъ въ личную его пользу. Замътимъ,—говоритъ Чернышевскій,—слова "къ земледъльческой работъ". Да, только къ ней, ни къ какой другой. Даже по судебной и полицейской практикъ изъ кръпостного права вытекаетъ только земледъльческая работа, -- никакая другая... Слъдовательно, если оброкъ получается съ какого-нибудь другого занятія, кромъ земледълія, онъ является только произвольною замѣною земледѣльческой баршины, которая одна установлена закономъ, какъ принадлежность кръпостного права. Что же теперь? Если есть помъстья, въ которыхъ или по малоземелью или по безплодію почвы веденіе земледъльческаго хозяйства на основаніи кръпостного права или не можетъ давать порядочнаго дохода помъщику или даже не можетъ прокармливать крестьянъ и, следовательно, обращается въ убытокъ помещику, — если есть такія помѣстья, что изъ этого слѣдуетъ? Слѣдуетъ то, что законное крѣпостное право, т.-е. обработка земли обязательнымъ трудомъ, не примъняется къ такимъ помъстьямъ: они не имъютъ экономической возможности существовать при ней; они выходять за границы, которыми законъ опредъляетъ крѣпостное право. Какъ бы ни думалъ кто изъ насъ о крѣпостномъ правъ, но въ этихъ помъстьяхъ происходитъ нъчто противное даже кръпостному праву. А кромъ кръпостного права, нашъ законъ не признаетъ другихъ основаній для права на личность. Итакъ, если есть въ какихъ-нибудь оброчныхъ помъстьяхъ такой оброкъ, который выше дохода, доставляемаго въ тъхъ помъстьяхъ земледъліемъ, этотъ оброкъ есть нарушеніе кръпостного права и весь излишекъ оброка надъ земледъльческимъ доходомъ не имъетъ юридическаго основанія и существуєть только какъ злоупотребленіе. Только земледъльческій трудъ подлежить крѣпостному праву въ законномъ смыслѣ слова; только на цівнности, доставленныя земледівльческимъ трудомъ, простирается крівпостное право. За этимъ предъломъ денежные сборы лишены юридическаго основанія".

Такъ стоитъ вопросъ по отношенію и къ барщиннымъ, и къ оброчнымъ имѣніямъ. Въ первыхъ, говоритъ Чернышевскій, резюмируя сущность всѣхъ предшествовавшихъ разсужденій, "цѣнность помѣстья опредѣлялась исключительно тою частью помѣстья, которая оставалась въ личномъ пользованіи помѣщика; земля, бывшая въ крестьянскомъ надѣлѣ, нимало не увеличивала продажной цѣнности имѣній; слѣдовательно, съ отдѣленіемъ крестьянской части отъ помѣстья цѣнность помѣстья не уменьшается. Отъ вознагражденія за право на личность помѣстья не уменьшается. Отъ вознагражденія за право на личность помѣщики сами отказались и поступили справедливо, потому что въ барщинныхъ имѣніяхъ это право было для нихъ источникомъ не выгодъ, а убытковъ. Въ оброчныхъ имѣніяхъ почти весь оброкъ вытекалъ изъ нарушенія законныхъ основаній крѣпостного права".

При такомъ положеніи вещей можно ли видѣть какія-либо ю р и д и ч е с к і я основанія для вознагражденія помѣщиковъ? Конечно, нѣтъ. Если о вознагражденіи идетъ рѣчь, нужно поискать для него другихъ основаній. Эти основанія могутъ лежать только въ соображеніяхъ "государственной пользы и житейской справедливости". Только съ этой точки зрѣнія можно оправдывать денежный выкупъ отчуждаемыхъ отъ помѣщика земель.

"Государственная польза,—говоритъ Чернышевскій,—требуетъ, чтобы ни одно сословіе не терпѣло убытковъ. Справедливость требуетъ, чтобы выкупъ не превышалъ мѣры дѣйствительной надобности въ немъ для помѣщиковъ. На этомъ основаніи размѣръ выкупа можетъ быть опредѣленъ такой, что національное чувство останется довольно".

Разсматривая далъе, какая именно величина выкупа могла бы считаться удовлетворяющею обоимъ этимъ требованіямъ, Чернышевскій останавливается на цифръ 70—90 р. на ревизскую душу 1). При такомъ размъръ выкупа владъльцы барщинныхъ имъній, имъющихъ довольно земли, за вычетомъ долговъ въ кредитныя учрежденія получили бы сумму, достаточную для устройства земледъльческаго хозяйства съ наемною платою; владъльцамъ имъній оброчныхъ выкупная сумма дастъ возможность, при производительномъ ея употребленіи получать доходъ, близкій къ такой величинъ существующихъ оброковъ, какая считается не обременительной для крестьянъ.

Съ другой стороны, при нормахъ выкупа въ 70—90 р. на душу выкупная операція можеть быть выполнена безъ особаго напряженія платежныхъ силъ крестьянства и финансовыхъ рессурсовъ казны. Общій итогъ выкупной суммы Чернышевскій опредъляеть приблизительно въ 812.500.000 р. Въ статьъ "Труденъ ли выкупъ земли?" онъ предлагаетъ нъсколько плановъ производства выкупной операціи, при разныхъ величинахъ выкупной суммы (въ

<sup>1)</sup> Къ этой же цифръ и по аналогичнымъ (хотя и не тождественнымъ) основаніямъ Чернышевскій приходитъ и во второй части статьи «Труденъ ли выкупъ земли». Но въ позднъйшей, цитуемой нами статьъ его точка зрънія развита полнъе и опредъленнъе. Поэтому на этой статьъ мы и останавливаемся.

532 милл. или 8121/2 милл.), разныхъ срокахъ окончанія всей операціи и при разныхъ размърахъ участія государства своими средствами въ осуществленіи выкупа. Мы не имфемъ возможности передавать здфсь сущность всьхъ этихъ плановъ. Отмътимъ только двъ ихъ основныя черты. Во-1-хъ, Чернышевскій считаль совершенно необходимымъ, чтобы выполненіе всей операцін взяло на себя государство; обязательныя отношенія между помъщиками и крестьянами должны были окончиться немедленно, и тъ и другіе должны были имъть расчетъ только съ казной. Во-2-хъ, ни при какихъ условіяхъ обязательные платежи, вносимые крестьянами, не должны были превышать извъстной, умъренной нормы; такою нормою Чернышевскій считалъ 3 р. въ годъ съ души, т.-е. ту сумму, на которую, въ среднемъ, подушная подать крыпостныхъ крестьянъ была менье окладовъ подати крестьянъ государственныхъ. Чернышевскій находиль наиболье справедливымь, чтобы весь выкупъ взяло на себя государство, т.-е. чтобы покрылся онъ средствами всего населенія, такъ какъ все населеніе выигрывало отъ уничтоженія крфпостного права; но при умфренныхъ размфрахъ выкупной суммы онъ допускалъ мыслимость и такой формы операціи, при которой вся эта сумма покрывалась бы одними крестьянскими платежами. Но и въ такомъ случаъ годовой окладъ этихъ платежей не долженъ былъ превышать указанной выше нормы. Могъ растягиваться или сокращаться только срокъ окончательной ликвидаціи выкупа, но никакъ не размъръ годовыхъ крестьянскихъ платежей.

Таковы основныя линіи воззрѣній Чернышевскаго по вопросамъ, связаннымъ съ выкупомъ. Мы старались передать сущность этихъ возэрѣній возможно полнѣе и по возможности собственными словами Чернышевскаго. Но именно по даннымъ вопросамъ выступленія Чернышевскаго вызывали въ свое время наиболѣе ожесточенныя нападки <sup>1</sup>). И эти нападки вполнѣ понятны—какъ бы мало ни были онѣ основательны: велась вѣдь упорная борьба около интересовъ вполнѣ реальныхъ. Расколола она и помѣщичій лагерь. Либераль-

<sup>1)</sup> Чернышевскому пришлось считаться съ этими нападками даже во время своего процесса въ Сенатъ. Въ одномъ изъ заявленій, поданныхъ по этому дълу, онъ даетъ объясненія по поводу найденнаго въ его бумагахъ анонимнаго письма-пасквиля, авторъ котораго, желая доказать революціонную злонамъренность Чернышевскаго, восклицаетъ: «Вспомните, въ какую цифру вы оцънили наши земли!» «Эти слова, —говорить Чернышевскій, —показываютъ истинный источникъ бывшихъ обо мнъ слуховъ, какъ о человъкъ злонамъренномъ: сословное раздраженіе той части дворянъ землевладъльцевъ, которая была педовольна освобожденіемъ кръпостныхъ крестьянъ». «Видя, — объясняетъ далъе Чернышевскій, — что, съ одной стороны, напоръ на правительство по этому дълу очень силенъ, я считалъ полезнымъ противодъйствовать этому наивозможно сильнымъ отстаиваніемъ низкихъ цифръ, чтобы правительство имъло возможность остановиться на умъренныхъ, возможныхъ величинахъ выкупа». (См. Мих. Лемке. «Политическіе процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевскаго», Спб. 1907, стр. 376).

ный "сѣверъ" стоялъ за обязательный выкупъ. Но въ либеральной кадкъ меда была и изрядная ложка дегтя: помѣщики нечерноземной полосы, сидъвшіе на мало плодородныхъ земляхъ, желали получить вознагражденіе и за освобождаемыя крестьянскія "души". Плантаторскій "югъ" не особенно цѣнилъ эти души, но крѣпко цѣплялся за свой черноземъ и не желалъ никакого выкупа. А обязательнаго тѣмъ паче. Чернышевскій, стоявшій за интересы третьей стороны, — крестьянъ, которымъ въ дѣлѣ выкупа шла угроза и съ сѣвера и съ юга, долженъ былъ вести борьбу на два фронта и принимать на себя удары отъ защитниковъ и того и другого. И быть - можетъ, даже особое раздраженіе вызывало не столько "низкія цифры", которыя онъ считалъ нужнымъ наивозможно сильно "отстаивать" 1), сколько тѣ принципі-

альныя точки зрѣнія, которыя были выдвинуты въ его энергическомъ выступленіи противъ господствовавшаго теченія.

Но теченіе это было слишкомъ сильно. Слишкомъ большой вѣсъ для рѣшающихъ сферъ имѣли тѣ интересы, которые перегибали палку въ помѣщичью сторону, чтобы усилія людей, стремившихся ее выпрямить, могли оказаться результатными. Мы знаемъ, что въ Положеніи 19 февраля по отношенію къ выкупу принято было рѣшеніе, среднее между двумя направленіями помѣщичьихъ требованій, не удовлетворявшее ни тѣхъ, ни другихъ и особенно тяжело ложившееся на крестьянство. Выкупъ былъ введенъ въ законъ, но не обязательный и не общій: онъ былъ добровольный для помѣщиковъ и обязательный только для крестьянъ, когда этого потребуетъ помѣщикъ. Жизнь, въ концѣ-



Псковской губ. Армякъ.

концовъ, заставила прійти къ общему принудительному выкупу. Но понадобились для этого десятки лътъ, на которые затянулась ликвидація земельныхъ отношеній.

Выкупныя оцѣнки, въ зависимости отъ высокихъ нормъ, установленныхъ для оброковъ, оказались неномѣрно тяжелыми. Сознавалось это уже при редактированіи Положенія; но помѣщичьи требованія оказались властными и рѣшающими. Среднюю цифру оброка можно принять въ 9 руб. (8-12); при установленномъ  $^{0}/_{0}$  капитализаціи  $(6^{0}/_{0})$  это давало около 150 руб. на душу.

<sup>1)</sup> Выкупныя пормы, которыя принималь въ окончательномъ выводѣ Чернышевскій (70—90 р. на душу), очень близки къ Кавелинской средней—81 р. 25 к., не возбуждавшей негодованія, по крайней мѣрѣ, въ либеральномъ лагерѣ.

Казна принимала на себя посредничество въ 4/5 этой суммы. Значитъ, въ среднемъ выкупная ссуда составила около 120 руб.

Въ дъйствительности помъщики получили менъе этой суммы, такъ какъ ссуды выдавались бумагами, стоявшими ниже рагі. Крестьяне же, благодаря построенію выкупной операціи, заплатили много болъе. И все-таки оставались съ громаднымъ долгомъ, когда казна получила полное возмъщеніе своихъ издержекъ.

Только въ послъдніе, революціонные годы тяжелое бремя выкупныхъ платежей ликвидировано окончательно. Но далеко не изгладились еще тъ слъды, которые они оставили на крестьянскомъ благосостояніи.

## IV.

Вопросы, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ, принадлежатъ уже исторіи. Вопросъ о крестьянской земельной общинъ и теперь является злобой дня. Чернышевскій придаваль общинь огромное значеніе и всьми силами своего таланта боролся противъ плановъ насильственнаго ея разрушенія. Его практическіе лозунги въ данномъ вопросъ были просты и ясны: онъ стоялъ за предоставление крестьянской общинъ, такъ, какъ она есть, возможности свободно существовать и свободно развиваться. Тогда опасность, надвигавшаяся на общину, прошла мимо. Теперь мы имъемъ дъло уже не съ опасностью, а со свершающимися фактами. Процессъ разрушенія общины идеть передъ нашими глазами. Это придаетъ работамъ Чернышевскаго особый интересъ. Несмотря на полвъка, насъ отъ нихъ отдъляющіе, онъ, оказывается, и до сихъ поръ не потеряли значенія современности. Но, конечно, полвъка прожиты не даромъ. Передъ нами не та картина, которая развертывалась предъ глазами Чернышевскаго. Измънились и общія условія, и знаемъ мы теперь объ общинъ гораздо болъе, чъмъ это возможно было въ то время, когда писалъ Чернышевскій. Тогда только намъчались въ общихъ чертахъ тъ процессы, которые мы уже могли прослъдить за истекшее полстольтіе. И самый характеръ сужденій тогда и теперь иной. Тогда онъ неизбъжно долженъ былъ быть абстрактный, дъло шло о самыхъ принципахъ общиннаго землепользованія и частной собственности. Теперь предъ нами стоятъ уже совершенно конкретныя задачи. Поэтому въ работахъ того времени мы не можемъ искать готовыхъ рецептовъ для сегодняшняго дня. Но уже полвъка назадъ въ статьяхъ Чернышевскаго объ общинъ крупными, но твердыми штрихами набросана была общая схема, не потерявшая значеніе и до сего дня. Пути для изслъдованія общины были проложены, и главивания въхи на нихъ твердо построены.

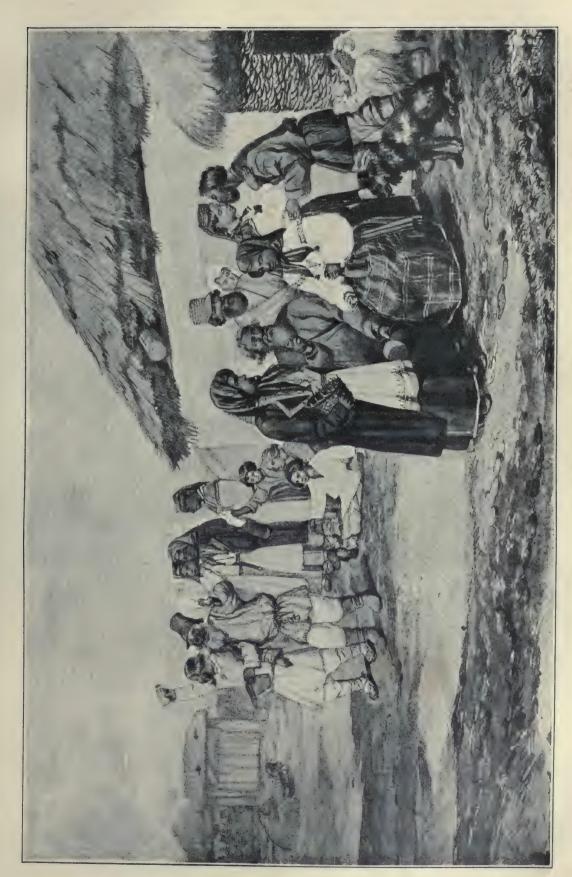

моченскаго уъзда. (Съ натуры. Яльбомъ Павлова 1862 г.).

Великороссіяне Бирюченскаго уѣзда.



Первыя статьи Чернышевскаго объ общинъ 1) появились наканунъ открытія работь по крестьянской реформъ. Россія стояла на перепутьи между старымъ и новымъ порядкомъ жизни. Въ экономическомъ ея строф еще сохранялись черты патріархальнаго уклада. Производство было слабо и методы его крайне. несовершенны. И изъ всъхъ отраслей экономической дъятельности наиболъе отсталою представлялась та, которая составляла основную силу страны и слу-. жила средствомъ существованія для значительнъйшей части народа-именно земледъліе. Но ясно намъчались уже признаки неизбъжныхъ крупныхъ пе ремънъ. "Каждому очевидно, — говоритъ Чернышевскій 2), — что съ окончаніемъ нашей послъдней войны начинается для Россіи болье дъятельное, нежели когда-либо, участіе въ общемъ европейскомъ экономическомъ движеніи Каждый видить, что наша промышленная дъятельность начинаеть очень быстро усиливаться. Наши собственные капиталы, нравственные и матеріальные, выходять изъ своего летаргическаго бездъйствія; иноземные капиталы начинаютъ находить у насъ выгодное и безопасное помъщение, и отчасти уже перенеслись въ нашу страну очень значительной массой, отчасти готовятся въ скоромъ времени перенестись къ намъ въ массахъ еще гораздо болье значительныхъ". Россія стоить наканунь вступленія въ новый періодъ экономическаго развитія, тотъ періодъ, "когда къ экономическому производству прилагаются капиталы. Характеръ дъятельности производящихъ классовъ и самый быть ихъ необходимо долженъ подвергнуться отъ того великимъ измъненіямъ". Въ самомъ дълъ, "приложеніемъ капиталовъ къ производству не только увеличиваются массы продуктовъ, но измѣняется и самый порядокъ производства. Различіе между хворостомъ или кизякомъ и каменнымъ углемъ, между проселочною и желъзною дорогою не болъе значительно. нежели различіе между порядкомъ патріархальной экономической дъятельности и дъятельности, совершающейся силою машинъ, капиталовъ и другихъ экономическихъ отношеній и двигателей, свойственныхъ новъйшему времени. Различіе между черемисомъ и англичаниномъ не болъе значительно, нежели различіе между землед вльческими методами, по которымъ обрабатываются поля того и другого ч 3).

Предстояла ломка всего привычнаго обихода жизни, устоявшихся формъ и отношеній. "Волею или неволею,— говорить Чернышевскій,— мы должны

<sup>1) «</sup>Замътки о журналахъ.—Славянофилы и вопросъ объ общинъ», въ майской книжкъ «Современника», 1857 г., «Studien» Гакстгаузена въ «Соврем.», 1857, VIII; «О поземельной общинъ» (I—«Соврем.», 1857 г., сентябрь, и II—1857 г., ноябрь); «Отвътъ на замъчанія г. Провинціала» (на статью «О поземельной собственности»), «Соврем.», 1858, III. Затъмъ слъдовали статьи: «Критика философскихъ предубъжденій противъ общиннаго землевладънія» («Соврем.», 1858, XII); «Экономическая дъятельность и законодательство» («Соврем.», 1859, II) и «Суевъріе и правила логики» («Соврем.», 1859, X).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Studien» Гакстгаузена, «Соврем.», 1857, VIII.

<sup>3) «</sup>Studien». Полн. собр. сочин., стр. 210—11.

будемъ въ матеріальномъ быту жить такъ, какъ живутъ другіе народы. До сихъ поръ семейство нашихъ поселянъ покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушаки, серьги и проч. и проч., — все остальное производилось домашнимъ хозяйствомъ: и сукно, и ткань для женскаго платья, и бълье, и обувь, и мебель, и самая изба съ печью. Скоро будетъ не то: домашнее сукно смѣнится на поселянинѣ покупнымъ фабричнымъ (мы не знаемъ, замѣчаетъ Чернышевскій, будетъ ли онъ покупать фабричное сукно лучшаго сорта, нежели носитъ теперь, но въ томъ нѣтъ сомнѣнія, что его жена разучится ткать сукно); льняныя и посконныя ткани домашняго издѣлія смѣнятся хлопчатобумажными (которыя, очень можетъ-быть, не будутъ выше ихъ добротою, но все-таки вытъснятъ ихъ своею дешевизною) и т. д. и т. д.". "И все это,—прибавляетъ Чернышевскій,—совершится еще на глазахъ нашего поколѣнія въ селахъ, какъ до сихъ поръ совершалось только въ городахъ" 1).

Но не все въ томъ, что осталось у насъ отъ патріархальнаго строя, представляло только отрицательныя стороны. Что формы патріархальнаго быта несовмъстимы съ высокою степенью цивилизаціи—это общепризнанная истина, которая въ глазахъ Чернышевскаго не возбуждала сомнъній. Но можно ли, исходя отъ этой истины, потвергать все то, что существуеть въ патріархальномъ бытъ, и отъ отрицанія формъ переходить къ отрицанію всъхъ принциповъ, имфющихъ корень въ этомъ бытъ"? Въ нашемъ земледъльческомъ строъ, при всъхъ его несовершенствахъ, сохранились обычаи и формы, исчезнувшіе уже у народовъ, стоящихъ на высшей, чѣмъ мы, ступени экономическаго развитія, но представляющіе высокую внутреннюю ценность. Таковы господствующіе среди нашихъ поселянъ общинные порядки пользованія землей. И у насъ есть землевладъльцы съ юридическимъ полновластіемъ англійскаго или французскаго землевладъльца, "но они составляють, сравнительно съ массою народа, еще очень немногочисленный классъ, понятія котораго о полновластной собственности отдъльнаго лица надъ землею еще не проникли въ сознаніе массы нашего племени". Масса народа до сихъ поръ понимаетъ землю какъ общинное достояніе, и количество земли, находящейся въ общинномъ владъніи, или пользованіи, или подъ общинною обработкою, такъ велико, что масса участковъ, совершенно выдълившихся изъ него въ полноправную собственность отдъльныхъ лицъ, по сравненію съ нимъ, незначительна 2). Неоцънимая выгода господствующаго у насъ общиннаго строя заключается въ томъ, что онъ обезпечиваетъ огромному большинству поселянъ пользование землею и въ то же время

<sup>1) «</sup>Замътки о журналахъ», «Соврем.», 1857, V (см. Полное собраніе сочиненій П. Г. Чернышевскаго, т. III, 186).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) «Замътки о журналахъ», «Соврем.», 1857, V, см. Полн. собр. соч., т. III, 184.

предотвращаеть неравенство состояній между членами общины. Въ общинъ мы владъемъ спасительнымъ учрежденіемъ, избавляющимъ земледъльческіе классы отъ бъдности и бездомности. Когда-то община существовала и во многихъ странахъ Запада, но тамъ она исчезла подъ вліяніемъ одностороннихъ стремленій къ полновластной собственности отдъльныхъ лицъ.

Чернышевскій предвидить опасность, угрожающую существованію общины и у насъ при общей ломкъ отношеній, сопровождающей неизбъжно переходь оть одного періода экономической жизни къ другому. Предубъжденіе противъ всего, что имъеть источникь въ патріархальномъ быть, съ одной стороны, и увлеченіе тьми временными и односторонними выгодами, какія принципъ безграничной поземельной собственности отдъльнаго лица объ

щаетъ увеличенію производства, съ другой — ведутъ къ укорененію взгляда, что и мы должны внести въ строй нашихъ земледѣльческихъ учрежденій тѣ же начала, которыя господствуютъ въ хозяйственной жизни Западной Европы. Но было бы великимъ несчастіемъ, если бы это мнѣніе стало господствующимъ. И именно, примѣръ Западной Европы долженъ бы научать насъ съ особою бережностью относиться къ сохранившимся въ нашей земледѣльческой жизни бытовымъ формамъ земельнаго пользованія.

"Обезпеченіе частныхъ правъ отдѣльной личности, — говоритъ Чернышевскій, — было суще ственнымъ содержаніемъ западно - европейской исторіи въ послѣднія столѣтія. Цѣль эта въ значительной мѣрѣ и достигнута на Западѣ. Право собственности почти исключительно перешло тамъ въ руки отдѣльнаго лица и ограждено чрезвычайно прочными, неукоснительно соблюдаемыми



Вятской губ., Малмыжскаго у. Кафтанъ.

гарантіями. Но какъ всякое одностороннее стремленіе, и этотъ идеалъ исключительныхъ правъ отдъльнаго лица имъетъ свои невыгоды, которыя стали обнаруживаться чрезвычайно тяжелымъ образомъ, едва онъ приблизился къ осуществленію. Одинаково тяжело для народнаго благоденствія легли эти вредныя слъдствія на обоихъ важныхъ источникахъ народнаго благососто янія, на земледъліи и промышленности. Отдъльный человъкъ, ставши независимымъ, оставленъ былъ безпомощнымъ. Рядомъ съ ростомъ производства шло объднъніе населенія. Съ одной стороны, возникли тысячи богачей, съ другой — милліоны бъдняковъ. По роковому закону безграничнаго соперничества, богатство первыхъ должно все возрастать, сосредоточиваясь все въ меньшемъ и меньшемъ числъ рукъ, а положеніе бъдняковъ должно стано-

виться все тяжеле и тяжеле. Для девяти десятыхъ населенія передовыхъ странъ создалось такое противоестественное положеніе, что необходимо должны были явиться новыя стремленія, которыми отстранялись бы невыгоды прежняго односторонняго идеала. Подлѣ понятія о правахъ отдѣльной личности возникла идея о союзномъ пользованіи и производствѣ 1) между людьми. Въ земледѣліи оно должно выразиться переходомъ земли въ общинное пользованіе.

Введеніе лучшаго порядка дѣль чрезвычайно затруднено въ Западной Европѣ безграничнымъ расширеніемъ юридическихъ правъ отдѣльной дичности и тѣми привычками, которыя окрѣпли подъ его вліяніемъ въ населеніи. Для осуществленія союзнаго производства тамъ, гдѣ вся жизнь сложилась подъ воздѣйствіемъ совсѣмъ другихъ началъ, нужно перевоспитать цѣлые народы. У насъ, благодаря господству общиннаго землевладѣнія, тѣ привычки, которыя нужно создать на Западѣ, существуютъ, какъ бытовой фактъ.

Противники общины утверждаютъ, что общественная поземельная собственность или общинное поземельное пользованіе-только остатки кочевого состоянія племенъ, когда нътъ побужденій для личной поземельной собственности; при развитіи сельскаго хозяйства и размноженіи населенія являются въ этомъ порядкъ дълъ неудобства, заставляющія желать его прекращенія. Но. говорить Чернышевскій, при еще большемъ развитіи населенія и сельскаго хозяйства являются вновь необходимыя причины желать его возвращенія, какъ доказываетъ примъръ Западной Европы "Итакъ, мы имъемъ три періода: первый періодъ развитія—удобнъе общинное пользованіе; второй періодъ-оно имъетъ свои неудобства; третій, совершеннъйшій періодъ (въ который вступаетъ Западная Европа) — общинное пользование вновь становится необходимостью". Но "дъйствительно ли, — спрашиваетъ Чернышевскій, - даже во второмъ періодъ благія слъдствія общиннаго пользованія перевъшиваются его невыгодами? Если при развитіи населенія и хозяйства являются не существовавшія прежде удобства на сторонъ полновластной личной собственности, то исчезають ли всъ выгоды со стороны общиннаго пользованія 4? Конечно, нътъ. "Оно обезпечиваетъ каждому члену общины право на участіе въ пользованіи; оно обезпечиваеть существованіе каждаго отдъльнаго члена общины, доставляя ему право на землю. Безъ него большинство населенія лишается недвижимой собственности и замъняющаго ея права пользованія недвижимою собственностью; а положеніе массы пролетаріевъ всегда бъдственно, потому надобно еще взвъсить, который изъ двухъ порядковъ болъе благопріятенъ благосостоянію всего общестра—степень этого благосостоянія зависить не только отъ массы производимыхъ ценностей, но и отъ

<sup>1)</sup> Разрядка наша. Н. А.

ихъ распредъленія". Чернышевскій беретъ два гипотетическихъ участка, одинаковыхъ по пространству (5.000 десят.) и по числу населенія (400 семей по 5 человъкъ); одинъ изъ нихъ раздъленъ на 30 фермъ съ улучшеннымъ козяйствомъ второго періода, другой—находится въ общинномъ пользованіи. Фермерскій участокъ даетъ 20 р. съ десятины, а общинный—только 12 р. Общій доходъ со всего участка въ первомъ случать будетъ 100.000 р.; но изъ этой суммы только небольшая доля достанется большинству населенія, стоящему въ положеніи наемныхъ работниковъ: если принять, что рента землевладъльца составляетъ 5 р. съ десятины, а наемная плата работнику 6 р., то на 369 рабочихъ семей придется 30.000 р. или 81 р. 25 к. на каждую. Второй участокъ приноситъ только 60.000 р. дохода, но всть они

распредъляются поровну между 400 семьями земледъльцевъ, на каждую семью по 150 р.

"Выводъ ясенъ: на второмъ участкъ масса населенія пользуется почти вдвое большимъ благосостояніемъ, хотя масса производимыхъ цѣнностей почти вдвое больше на первомъ участкъ. Что кому милье, тоть тому и отдаеть предпочтение: Мишелю Шевалье усиленіе производства-альфа и омега экономической мудрости; онъ пожелаетъ участокъ съ общиннымъ пользованіемъ обратить въ участокъ съ фермами. Намъ, - говоритъ Чернышевскій, — кажется, что это было бы разорительно для огромнаго большинства населенія (для 369 семействъ, служа въ пользу только 31 семейству), потому общинное пользование мы считаемъ выгоднымъ для націи сохранить на второмъ участкъ даже во время того періода, когда оно задерживаетъ успъхи производства" 1).



Подольской губ., Могилевскаго у Верхняя одежда "свитка".

Для Чернышевскаго требованія народнаго благосостоянія являлись верховнымъ критеріємъ при рѣшеніи всѣхъ экономическихъ вопросовъ. Но во просъ о значеніи общины во второмъ періодѣ онъ подвергаетъ все-таки и дальнѣйшему анализу съ точки зрѣнія интересовъ производства. "Мы сдѣлали старой школѣ экономистовъ уступку,—говоритъ онъ,—предполагая, что общинное пользованіе дѣйствительно само по себѣ невыгодко для успѣховъ сельскаго хозяйства во второмъ періодѣ (который продолжался для Европы до конца наполеоновскихъ войнъ); что оно само по себѣ значительно уменьшаетъ массу производства. Но такъ ли это?" Перебирая ходячія возраженія противъ общи-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) «Замътки о журналахъ» («Соврем.», 1857,  $^{1}$ V, Полн. собр. сочин., Ш, 190—91). Разрядка наша. Н. А.

ны, Чернышевскій находить, что только два изъ нихъ могуть заслуживать винманія. Все, что было говорено противъ общиннаго пользованія "у западныхъ экономистовъ старой школы и у ихъ русскихъ послъдователей, сводится къ двумъ мыслямъ: общинное землевладъніе не допускаетъ удобренія и улучшенія земли; община убиваетъ энергію въ человъкъ".

"Кромъ этихъ двухъ избитыхъ и давно опровергнутыхъ мыслей, — говоритъ Чернышевскій, —вы ничего не найдете сказать противъ принципа общиннаго пользованія землею, хотя насыпаны по этому поводу целыя горы возраженій экономистами старой школы". Но "изъ двухъ мыслей, попавшихъ въ эти горы фразъ, одна: "общинное пользование не допускаетъ удобрения и улучшения земли", касается только одного способа общиннаго пользованія съ ежегоднымъ передъломъ земли и нимало не касается другого способа-общиннаго пользованія съ продолжительными сроками. Еще менфе касается она самаго принципа общиннаго пользованія землею, допускающаго и третій способъ пользованія, кром' двухъ названныхъ, именно: общинное пользованіе землею безъ передъла земли между членами общины. Наконецъ, принципъ общинной собственности на землю не входить даже и въ объемъ этой мысли, относящейся единственно къ понятію пользованія, а не къ существенно отличному отъ него понятію собственности. Не говоримъ уже о томъ, что ей чуждо различіе между понятіями полновластной и ограниченной собственности. Другая мысль: "община убиваетъ энергію въ человъкъ", относится не къ сферъ экономическихъ, а къ сферъ нравственно-историческихъ наукъ и ръшительно противоръчитъ, - говоритъ Чернышевскій, - всъмъ извъстнымъ фактамъ исторіи и психологіи, доказывающимъ, напротивъ, что въ союзъ укръпляется умъ и воля человъка".

Всѣ замѣчанія, разсѣянныя въ статьѣ, изъ которой сдѣлано большин ство приведенныхъ выдержекъ ¹), Чернышевскій сводитъ, въ заключеніе, къ шести слѣдующимъ положеніямъ:

"1) Принципъ общиннаго пользованія землею самъ по себѣ не можетъ быть признанъ несовмѣстнымъ съ успѣхами сельскаго хозяйства. 2) Напротивъ, по достиженіи государствомъ извѣстной степени экономическаго развитія, опредѣляемой сильнымъ развитіемъ торговли и устройствомъ улучшенныхъ путей сообщенія (пароходства и желѣзныхъ дорогъ), общинное пользованіе землею представляется единственнымъ средствомъ избавить огромное большинство земледѣльческаго населенія отъ бѣдствій, соединенныхъ съ батрачествомъ и нищетою, необходимымъ слѣдствіемъ батрачества. 3) Англія и Франція вступили уже въ этотъ періодъ. 4) Даже и въ предшествующее время, когда при слабомъ развитіи торговли и путей сообщенія дѣйствія за-

<sup>1) «</sup>Замътки о журналахъ», въ «Современникъ», 1857, V. См. Полн. собр. сочин., т. III стр. 180—200.

кона безграничной конкуренціи не были бы еще такъ ощутительны, мнимыя неудобства общиннаго пользованія землею для усиленія производства далеко превышаются выгодными слъдствіями общиннаго пользованія для благосостоянія массы земледъльческаго населенія. 5) Потому и въ настоящее время благо государствъ, тождественное съ благомъ большинства земледъльческаго населенія, требуетъ охраненія общиннаго пользованія землею. 6) Всъ возраженія противъ общиннаго пользованія землею не касаются его принципа, а относятся только къ одному изъ способовъ пользованія (ежегодному передълу земель) и легко устраняются при другихъ способахъ, между прочимъ, при передълъ на продолжительные сроки съ вознагражденіемъ отъ общины прежняго обрабатывателя за улучшеніе земли, если по передълу участокъ или клинъ участка переходитъ къ другому члену общины".

"Послѣднее положеніе, — замѣчаетъ Чернышевскій, —въ сущности является только развитіемъ перваго, и такимъ образомъ весь рядъ положеній представляется одною цѣльною системою, жизненное значеніе которой сосредоточивается въ пятомъ положеніи 1.

Формулируя эти положенія, Чернышевскій предлагаль "Экономическому Указателю" И. В. Вернадскаго, главному представителю у насъ воззрѣній той экономической школы, которую Чернышевскій называль "отсталою" — опровергнуть эти положенія научнымъ образомъ или признать ихъ справедливыми. "Мы согласны, — прибавляетъ Чернышевскій, — признать всю систему опровергнутою, если будетъ научными доказательствами опровергнуто хотя одно изъ составляющихъ ея положеній".



Лифляндской губ. Альбомъ 1878 г.

Вызовъ этотъ былъ принятъ "Экономическимъ Указателемъ" и дальнъйшее развитіе взглядовъ Чернышевскаго на общину шло въ формъ диспута съ экономистами "отсталой школы". Мы оставимъ въ сторонъ полемику Чернышевскаго, часто жестокую и почти всегда остроумную и блестящую, и попытаемся только возстановить, хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ (статья наша и безъ того выходитъ изъ законныхъ размъровъ), положительную сторону развиваемыхъ имъ воззръній. Основная схема ихъ набросана была уже въ первой статьъ ("Славянофилы и вопросъ объ общинъ" въ "Замъткахъ о журналахъ", май, 1857 г.). Дальнъйшія статьи только дополняли и развивали эту схему.

<sup>4)</sup> Ibid., crp. 196-7.

Первое изъ этихъ дополненій касалось положенія русской сельской обшины. Чернышевскій воспользовался для этого, главнымъ образомъ, богатымъ фактическимъ матеріаломъ, находящимся въ извъстномъ изслъдованіи Гакстгаузена "Studien über die innern Zustände Russlands". Гакстгаузена нельзя, однако, считать единственнымъ источникомъ свъдъній Чернышевскаго о русской общинъ; это видно уже изъ тъхъ поправокъ, которыя мъстами онъ вноситъ въ указанія нъмецкаго изслъдователя. Чернышевскій не идеализируеть общину. Ни въ господствующемъ типъ общины съ періодическими перельлами земли, ни въ еще болъе близкихъ къ первобытному коммунизму формахъ ея, въ родъ тъхъ, какія сохранились у уральскихъ казаковъ, онъ не склоненъ видъть какого-то идеальнаго устройства общественныхъ отношеній. Но эти формы удовлетворяють существующимъ потребностямъ и способны къ дальнъйшему развитію вмъстъ съ измъненіемъ этихъ потребностей. Община не есть нъчто застывшее и неподвижное. До сихъ поръ, говорить Чернышевскій, сельское хозяйство у насъ стоить еще на очень низкой степени развитія. Но, конечно, причины этого лежать не въ тъхъ или иныхъ формахъ землепользованія, а въ общихъ условіяхъ нашей экономической жизни. Усовершенствованныхъ способовъ обработки земли у насъ не примъняется, но въ нихъ не ощущается и потребности при данныхъ условіяхъ нашего хозяйства. Поскольку же потребность въ улучшеніяхъ реально сказывается, община находить способы къ нимъ приспособляться; такъ, въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ уже требуется удобрение полей, краткосрочные передълы земли не практикуются, а тамъ, гдъ, какъ въ большей части черноземной полосы, удобреніе еще не прилагается къ землъ, передълы, хотя бы и ежегодные, не могутъ вредить успъшному ходу земледълія. Но община способна, несомнънно, къ воспріятію и болье крупныхъ улучшеній: единственный примфръ искусственнаго травосфянія Гакстгаузенъ встрфтиль на общинныхъ земляхъ меннонитскихъ колонистовъ; ни въ одномъ изъ сотенъ осмотрънныхъ имъ помъщичьихъ хозяйствъ, заведенныхъ по праву полной частной собственности, ничего подобнаго онъ не нашелъ.

Опираясь на авторитетъ Гакстгаузена, Чернышевскій энергически возстаетъ противъ какой-либо принудительной ломки существующихъ общинныхъ порядковъ. Онъ подчеркиваетъ неоднократныя категорическія указанія Гакстгаузена о "государственныхъ достоинствахъ русскаго поземельнаго принципа", рѣшительно перевѣшивающихъ всѣ его невыгоды, которыя вполнѣ устранимы многими способами, безъ нарушенія самого принципа. Одинъ изъ такихъ способовъ Гакстгаузенъ и указываетъ. Вѣроятно, говоритъ онъ, эти невыгоды "могли бы быть устранены тѣмъ, если бы употреблено было вниманіе на то, чтобы возстановить, особенно въ ма-



Объѣздъ епархіи.

Первое изъ этих в лино василей касалось положения рести обвы из. Чернышевски выславался для этого, главными для вы бытагось фактическим строй в насодищимся въ извъстном в в представления r asctravaena "Stelle — — muern Zustände Russlands". Гаксттаудена ослова однако, считать един- источником в сведений Чернышевского о русской общинъ это веза веза въздания онъ вносить въ указанія во применення поватоля. Черполивового не пцеализирусть об muray. He say the state of the control of the contr THE PORTS, THE RESIDENCE CHIEF CHARGES EN REPRESENTATIONS CHARGES AND mich er, på pall vitta, sede nepandena i juddiciella sideren, nen se LINEAR RATE SHOWER ROLLINGS STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT ав. По на фарка утоберждения проторожения порторожения и to the state of th cres. Ofigers are east about Maniana and path Teperateral comments and the second non contract prompter. He presents the present of t HRAY E ---
MCCROAL A SIX PROBABON PRO

па авторитеть I акстта жене помки существа какой-либо принудительной ломки существа подчеркиваеть неоднократныя кате дарственныхъ достоинствахъ русствинина перевъщивающихъ всв его полив устране и способами, безъ нарушения способами, безъ нарушения стать онъ. эти помка мочан бы быть устраневы подчения было вышения было вышения было возстановить

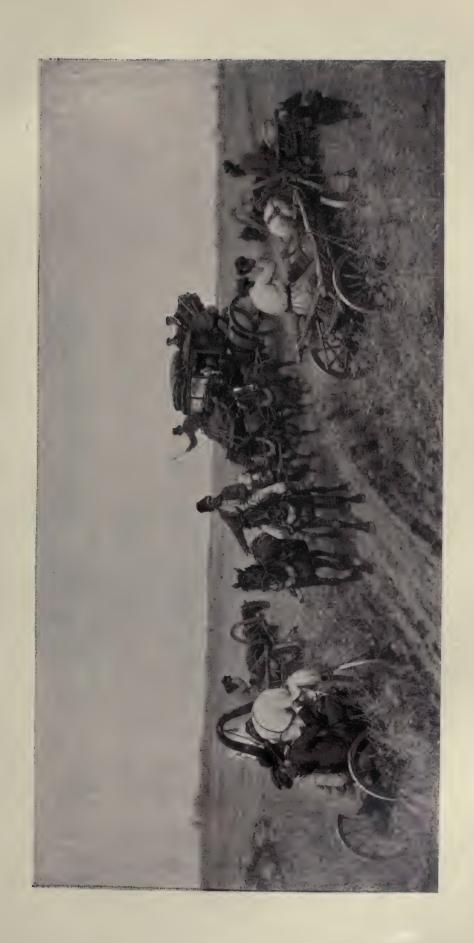



ленькихъ общинахъ, или посредствомъ раздъленія большихъ общинъ на маленькіе союзы, первобытный способъ, чрезъ уничтоженіе дълежа земли и возстановленіе общаго труда при хльбопашествь". Гакстгаузенъ думаеть, что это возможно "у народа, столь привыкшаго следовать духу общинной власти. Что при такомъ общемъ возделываніи земли хлебопашество можетъ быть производимо гораздо лучше и раціональнее, и что никто не потерпить обиды отъ этого, когда раздълъ земли замънился бы раздъломъ жатвы", это кажется ему несомнъннымъ. Чернышевскій считаетъ въ высокой степени важнымъ это мнъніе Гакстгаузена, прусскаго консерватора, "совершенно далекаго отъ всякой мечтательности и всъми силами души ненавидящаго то, что онъ называетъ коммунистическими бреднями"; но во всякомъ случав улучшеніе, имъ проектируемое, дело будущаго. "Ныне, -- говорить Чернышевскій, — лежатъ на насъ другія дъла, и при совершеніи ихъ надобно помнить одно: тъ измъненія, которыя необходимо должны произойти вслъдствіе начинающагося участія нашей страны въ экономическомъ движеніи Западной Европы, должны произойти такъ, чтобы наши поселяне, сохраняя свое общинное владъніе, были предоставлены собственному разсудку въ устройствъ своихъ домашнихъ дълъ" 1).

Совмъстимость съ общиною прочныхъ земледъльческихъ улучшеній, какъ мы уже говорили выше, не представляла сомнъній для Чернышевскаго. Но онъ идетъ и далъе. Въ его глазахъ общинный принципъ представляетъ для такихъ улучшеній почву, гораздо болъе благопріятную, нежели частная собственность.

Личная выгода (говорять экономисты старой школы) могущественнъйшая двигательница всъхъ улучшеній. Собственникъ навъки пользуется всъми выгодами отъ производимыхъ улучшеній; общинникъ же не навъки, потому что его участокъ не наслъдственъ, даже не пожизненъ. Потому, очевидно, у собственника больше интереса производить улучшенія, слъдствія которыхъ долговъчны, т.-е. самыя важныя улучшенія. Да, если бы вещи дъйствительно стояли такъ. Если бы принципъ частной собственности дъйствительно предоставлялъ лицу, производящему прочныя, долговременныя улучшенія, всю выгоду отъ этихъ улучшеній, тогда, соглашается Чернышевскій, онъ дъйствительно имълъ бы въ этомъ отношеніи преимущество предъ общиннымъ владъніемъ, по крайней мъръ, во второмъ періодъ національной жизни (отъ начала господства осъдлости и земледъльческихъ занятій до начала приложенія капиталовъ въ огромныхъ размърахъ къ земледълію). Но въ самомъ ли дълъ онъ производитъ такой порядокъ вещей?

Чернышевскій береть факты, относящіеся къ двумъ наиболье развитымъ націямъ, англичанамъ и французамъ. Въ Англіи господствуєть система фер-

<sup>1) «</sup>Studion» Гакстгаузена. «Соврем.», 1857, VП. См. Полн. собр. сочин., т. III, стр. 309—10.

мерства, по контрактамъ, обычно заключаемымъ на 7—14 лътъ. Собственникъ не участвуетъ въ обработкъ земли; она въ рукахъ фермера. Фермеръ произвель улучшение. Кто же пользуется имъ? Самъ фермеръ только по срокъ контракта. А потомъ это улучшение будетъ имъть послъдствиемъ повышеніе арендной платы. Выгодно ли фермеру тратиться на него? Во Франціи большая часть земли обрабатывается или по систем фермерства, или по системъ половничества. Но послъднее можетъ существовать только при неразвитости экономическихъ отношеній и постепенно должно уступить мъсто фермерству. Значить, для большей части французской территоріи имъють силу тъ же условія, что и въ Англіи. Меньшая часть французской земли обрабатывается собственниками, здъсь были бы выгодны всякія улучшенія. Но дъло въ томъ, что громадное большинство этихъ собственниковъ, обходящихся безъ фермеровъ, владъетъ такими ничтожными клочками, на которыхъ невозможны никакія улучшенія. Чернышевскій сравниваетъ (опять при помощи обычнаго своего пріема гипотетическихъ примфровъ) положеніе общинника и фермера, сдълавшихъ затраты на долговременное улучшеніе. Расчетъ оказывается не въ пользу перваго: общинникъ при передълъ можетъ потерять часть произведенныхъ улучшеній; фермеръ теряетъ непремънно всю сумму ихъ. Нельзя себъ представить, чтобы улучшенія могъ произвести, съ выгодою для себя, и собственникъ на землъ, которая находится не въ его распоряженіи, а въ рукахъ фермера. Да собственники, при господствъ фермерской системы, обыкновенно и не расположены ни къ какимъ сельско-хозяйственнымъ операціямъ; отдаленный отъ непосредственныхъ дълъ сельскаго хозяйства при этомъ порядкъ дълъ собственникъ изъ хозяина обращается въ простого рентьера. Ни знаній ни охоты для производства улучшенія у него нельзя и предполагать. Вообще фермерство наименъе выгодная для прочныхъ улучшеній система, а между тъмъ именно эта система наиболъе типична для сельскаго хозяйства, основаннаго на началъ частной собственности. Развитіе фермерства идетъ въ Западной Европъ параллельно развитію сельскаго хозяйства. Три степени экономическаго развитія представляють Англія, Франція, Испанія. Въ Англіи, наиболье ушедшей впередъ, владычествуетъ фермерство, въ Испаніи, наиболъе оставшейся позади, владычествуютъ патріархальныя формы; во Франціи онъ уже начинаютъ уступать фермерству. И Россіи угрожаєть та же участь. Теперь, говорить Чернышевскій, фермеровъ-капиталистовъ у насъ почти нътъ. Но скоро можетъ настать эпоха, когда для капитала будеть выгодно земледъльческое производство, и едва ли тогда большинство крупныхъ землевладъльцевъ удержится отъ искушенія промѣнять на беззаботное полученіе ренты отъ фермера-капиталиста хлопотливую возню съ собственнымъ хозяйствомъ. Каковы бы ни были послъдствія развитія фермерской системы для благосостоянія населенія и для успъховъ сельскаго хозяйства, для собственника-это наиболье выгодный способъ отдачи земли въ пользование. Это неизбъжно ведетъ къ расширению и упрочению фермерства.

Чернышевскій пытается подмѣтить, "каково общее направленіе естественнаго движенія частной собственности: стремится ли она, подъ вліяніемъ принциповъ, ею движущихъ нормальнымъ путемъ, принциповъ наслѣдства, приданаго, дарственныхъ записей и духовныхъ завѣщаній, къ сосредоточенію въ большія массы, или можетъ остаться распредѣленною на участки средней величины, понимая подъ участками средней величины такіе, обладаніе которыми даетъ безбѣдныя средства для жизни человѣку, ихъ обраба-

тывающему, но не доставить ему ренты; или, наконецъ, она стремится къ раздробленію по всему населенію страны?" Точныхъ статистическихъ данныхъ для отвъта на эти вопросы нътъ, говоритъ Чернышевскій. Поэтому прихолится довольствоваться аналитическими построеніями. Одно изъ нихъ и дълаеть Чернышевскій. Онъ хочетъ прослъдить, какую тенденцію обнаруживають переходы земли по наслъдованію. Для этого онъ примъняетъ такой пріемъ. Онъ беретъ изъ "Россійской родословной книги" 10 родовъ въ одномъ изъ среднихъ поколѣній каждаго; всего 251 лицо мужского пола, и слъдитъ за тъмъ, какъ развивались эти родственныя групны въ четвертомъ покольніи отъ того, съ котораго начался счетъ.



На ярмаркѣ въ Симбирской губ.(фот. Каррика въ 70 гг.).

Онъ дълаетъ при этомъ предположеніе, что всѣ эти роды владѣли на общинномъ правѣ землею въ количествѣ 3.012 дес., по 12 дес. на душу. Въ моментъ, съ котораго начинается счетъ, общинное землевладѣніе кончилось; земля была раздѣлена въ собственность и на этихъ началахъ переходила далѣе по наслѣдству. Что же сдѣлалось съ нею при четвертомъ поколѣніи (предполагая, конечно, что результаты наслѣдованія не парализуются и не осложняются вліяніемъ какихъ-нибудь другихъ обстоятельствъ)? Большая часть земли (около  $^2/_3$ ) сосредоточилась въ меньшемъ (вдвое) числѣ рукъ, чѣмъ прежде. Изъ остальной, меньшей половины земли одна часть (около  $^1/_6$ ) остается во владѣніи у того же числа людей, какъ и въ прежнемъ поколѣніи. Другая часть

(также около 1/6 всего пространства) раздробилась между гораздо большимъ количествомъ владъльцевъ, нежели прежде. Конечно, говоритъ Чернышевскій, для точныхъ выводовъ нужно гораздо большее количество данныхъ, нужно бы разобрать генеалогію не 250, а 250.000 человъкъ всъхъ временъ, странъ и народовъ. Но основной законъ дъйствія двухъ противоположныхъ тенденцій наслъдственности-къ быстрому сосредоточенію значительной части земли въ немногихъ рукахъ и столь же быстрому раздробленію другой, гораздо меньшей части—ясно выступаеть и въ цифрахъ, получаемыхъ при анализъ взятыхъ для примъра данныхъ о 10 родахъ, насчитывавшихъ въ началъ періода изученія 250 членовъ (и въ концъ-388). Дъйствіе принципа наслъдственности преобладаетъ надъ всъми другими обыкновенными двигателями частной собственности. Поэтому приведенный анализъ иллюстрируетъ и тенденцію общаго движенія поземельной собственности. Большая часть ея неизбъжно должна соединяться въ обширные участки, рента которыхъ достаточна для праздной жизни и которые необходимо идутъ подъ фермерство, какъ скоро развивается экономическій бытъ до той степени, на которой патріархальныя отношенія замѣняются коммерческими. А на другомъ концъ земля распыляется на такіе клочки, хлъбопашествомъ на которыхъ не могутъ существовать владъльцы, и только очень небольшая часть остается въ участкахъ, которые не нуждаются въ фермерствъ, но могутъ кормить своего владъльца. По извъстному закону, что какъ скоро большая половина производства совершается способами большихъ хозяйствъ, мелкіе производители не могутъ выдерживать соперничества съ крупными, земледъльцы собственники мелкихъ и среднихъ участковъ должны работать въ убытокъ себъ или отчуждать свои участки, когда настаетъ эпоха фермерства.

Такимъ образомъ фермерство неизбъжно становится типичною формою земледъльческаго хозяйства, основаннаго на принципъ частной собственности. Своему назначенію: съ одной стороны, давать праздную ренту, а съ другой—помъщеніе капиталамъ, эта форма хорошо удовлетворяетъ; но съ точки зрънія успъховъ сельско-хозяйственныхъ и еще болье въ интересахъ народнаго благосостоянія фермерство есть учрежденіе самое неудобное. Это не значитъ, конечно, что прочныя улучшенія въ земледъліи невозможны и при фермерской системъ. Необходимость этихъ улучшеній съ ходомъ развитія экономической жизни диктуется требованіями настолько сильными, что они не могутъ быть парализованы вліяніемъ той или другой формы землепользованія. Но присущія каждой изъ этихъ формъ свойства могутъ значительно облегчить или затруднить осуществленіе этихъ необходимыхъ улучшеній.

Та форма поземельной собственности въ глазахъ Чернышевскаго есть наилучшая для успъховъ сельскаго хозяйства, которая соединяетъ собственника, хозяина и работника въ одномъ лицъ; такъ же въ интересахъ народ-

наго благосостоянія та форма наилучшая, при которой каждый земледѣлецъ является и землевладѣльцемъ. Частная собственность одинаково далека отъ обоихъ этихъ условій.

"Если бы, -- говоритъ Чернышевскій въ заключеніе своего сравнительнаго анализа двухъ принциповъ землевладънія, только голый остовъ котораго мы могли отчасти воспроизвести выше, — частная поземельная собственность когданибудь, при какой бы то ни было системъ наслъдства, приданаго и продажи, могла быть устроена въ Европъ такъ, чтобы обезпечивать большинству земледъльческаго населенія обладаніе достаточными для безбъдной жизни (близкими къ средней величинъ, происходящей отъ раздъленія воздълываемаго пространства на число семей) поземельными владъніями, ее можно было бы защищать съ точки зрънія національнаго благосостоянія. Если бы она могла когда-нибудь привести въ Европъ къ такому результату, чтобы большая половина воздълываемой земли воздълывалась хозяйствомъ собственниковъ, ее можно было бы защищать съ точки зрънія успъховъ сельскаго хозяйства. Но какъ историко-статистические факты, такъ и анализъ необходимыхъ дъйствій самаго принципа поземельной наслъдственности равно доказывають, что объ эти цъли не соотвътствуютъ самой природъ частной поземельной собственности. Она постоянно распредъляетъ территорію націи такъ, что большинство земледъльческаго населенія или вовсе исключается изъ участія въ поземельномъ владъніи или получаетъ на свою долю ничтожные, гомеотическіе клочки, владъльцы которыхъ не обезпечены къ существованію воздълываніемъ ихъ. Потому общинное владъніе, обезпечивающее каждому земледъльцу обладание земель, гораздо лучше частной собственности упрочиваетъ національное благосостояніе. Частная земельная собственность необходимо ведеть къ тому, что большая половина воздълываемаго пространства воздълывается не собственниками, имъющими прямой интересъ въ улучшеніяхъ, а другими людьми, которые, производя прочныя улучшенія, доставляютъ тъмъ выгоду не себъ, а инымъ людямъ и, слъдовательно, приводятся къ наивозможно меньшему интересу въ производствъ улучшенія. Потому общинное владъніе, обезпечивающее воздълывателю несравненно большую долю выгоды отъ прочныхъ улучшеній, болье благопріятствуетъ успьхамъ сельскаго хозяйства, нежели частная поземельная собственность 1).

Но каковы бы ни были тѣ возможности, тѣ тенденціи развитія, которыя заложены во внутреннихъ свойствахъ тѣхъ или другихъ формъ землевладѣнія,—для осуществленій этихъ тенденцій въ жизни нужна извѣстная совокупность сопутствующихъ обстоятельствъ. Ходъ экономическаго развитія представляетъ собою очень сложный процессъ, находящійся въ зависимости отъ многихъ

<sup>1) «</sup>О поземельной собственности», ст. II, «Современникъ», 1857, XI (См. Полн. собр. сочин., т. III, стр. 412).

условій разнаго порядка. Тотъ или иной строй землевладѣнія и землепользованія, господствующій въ данной странѣ, не можетъ еще самъ по себѣ опредѣлять весь ея хозяйственный обликъ. И общинный принципъ нашего землепользованія нельзя ни считать единоспасающимъ, ни возлагать на него отвѣтственность чуть не за всѣ неустройства нашей экономической жизни. Когда отсталые экономисты" пытаются въ существованіи у насъ общины найти объясненіе плохого состоянія земледѣлія, трудно видѣть въ этомъ что-либо, кромѣ предразсудка, поддерживаемаго незнакомствомъ съ элементарными требованіями логики.

"Когда,—говоритъ Чернышевскій,—мы хотимъ изслъдовать, можетъ ли какое-нибудь обстоятельство считаться причиною извъстнаго факта, логика предписываетъ намъ прежде всего разсмотръть, нужна ли гипотеза о какойлибо лишней причинъ, или тотъ фактъ, происхожденіе котораго мы хотимъ узнать, совершенно достаточно объясняется дъйствіемъ причинъ уже извъстныхъ... Развитіе сельскаго хозяйства въ Россіи слабо. Но могло ли оно достичь высокой степени, какова бы ни была у насъ система владънія землей? Существовало ли у насъ до сихъ поръ хотя одно отъ тъхъ обстоятельствъ, отъ которыхъ зависитъ усиленное развитіе земледълія? Не очевидно ли, напротивъ, что всъ данныя, которыми обусловливается положеніе сельскаго хозяйства, находились у насъ до сихъ поръ на ступени чрезвычайно не благопріятной его успъхамъ?"

Чернышевскій пересматриваеть поочередно главнъйшіе изъ этихъ данныхъ. Всъ они складываются въ высокой степени неблагопріятно для успъховъ земледълія. "Отсутствіе умственнаго развитія въ народъ, упадокъ его энергіи, крѣпостное состояніе, недостатокъ оборотнаго капитала, неразвитость торговли и промышленности, плохое состояние путей сообщения, слабое развитіе городовъ, незначительная степень населенности, -- все это такія причины, изъ которыхъ каждая сама по себъ и безъ содъйствія другихъ бываетъ въ состояніи задержать сельское хозяйство на низкой степени развитія. Изъ европейскихъ народовъ нътъ ни одного, - говоритъ Чернышевскій, - у котораго хотя одинъ отъ этихъ фактовъ, враждебныхъ успъхамъ земледълія, имълъ бы такой обширный размъръ, какъ у насъ, и нътъ въ Европъ ни одного народа, у котораго бы соединялись всъ эти факты, соединенные у насъ. Что же удивительнаго, если земледъліе у насъ находится въ худшемъ положеній, чемъ у западныхъ народовъ? Когда есть столь много и столь сильныхъ несомнънныхъ причинъ, производящихъ данное положеніе, позволяютъ ли правила логики придумывать еще гипотетическія и мистическія причины<sup>94</sup> 1).

<sup>1) «</sup>Суевъріе и правила логики», «Соврем.», 1859, Х. (См. Полн. собр. сочин., т. IV, стр. 557 и сл.).

Конечно, всѣ перечисленныя ближайшія причины слабыхъ успѣховъ нашего земледѣлія, въ свою очередь, опредѣляются дѣйствіемъ другихъ, болѣе общихъ и коренныхъ причинъ, къ которымъ онѣ могутъ быть сведены. Чернышевскій первоисточникъ всѣхъ неустройствъ нашей жизни видитъ въ той характерной ея чертѣ, которую онъ называетъ "азіатствомъ". Наше "азіатство", говоритъ онъ, вотъ "ключъ къ объясненію всего, о чемъ толковали мы съ такими подробностями, которыя теперь оказываются совсѣмъ не нужны. Азіатская обстановка жизни, азіатское устройство общества, азіатскій порядокъ дѣлъ,—этими словами сказано все, и нечего прибавлять къ нимъ". На связь экономическихъ явленій съ правовыми и на то значеніе, какое имѣетъ право-

вой порядокъ для состоянія земледълія въ частности, Чернышевскій указывалъ не одинъ разъ въ статьяхъ своихъ по крестьянскому вопросу. И чъмъ далъе, тъмъ сильнъе подчеркиваетъ онъ это значеніе. Наиболъе категорично высказываетъ онъ свой взглядъ на это въ послъдней изъ напечатанныхъ въ "Современникъ" статей своихъ объ общинъ "Суевъріе и правила логики", изъ которой мы заимствовали приведенныя выше выдержки. По цензурнымъ условіямъ, Чернышевскій не могъ говорить о политической свободъ, — самый этотъ терминъ былъ запретнымъ, -- онъ говоритъ только о "состояніи нашей администраціи и судебной власти".

"Мы нашли, — говоритъ Чернышевскій, — коренную причину не только явленія, объясненіемъ кото-



Крестьяне на ярмаркѣ въ Симбирской губ. (фот. Каррика).

раго спеціально занимаемся въ этой статьъ, но и всъхъ тъхъ фактовъ, которые представляются намъ ближайшими причинами его. Не только слабость успъховъ нашего земледълія, но и медленность въ развитіи нашего населенія вообще, нашего городского населенія въ частности, неудовлетворительное состояніе нашихъ путей сообщенія, торговли, промышленности, недостатокъ оборотнаго капитала,—все это и не только это, но также и кръпостное право 1),

<sup>1) «</sup>Крвпостное право,—поясняеть Чернышевскій далье,—произошло нькогда отъ дурного управленія и поддерживалось имъ». Если оно держалось до сихъ поръ, «то оно было обязано такою продолжительностью своего существованія только дурному управленію. Дъйстви-

и упадокъ народной энергіи, и умственная наша неразвитость, всѣ эти факты, подобно всѣмъ другимъ плохимъ фактамъ нашего быта, коренную, сильнѣйшую причину свою имѣютъ въ состояніи нашей администраціи и судебной власти<sup>« 1</sup>).

"Потому-то, — говоритъ Чернышевскій въ заключеніе цитуемой нами статьи, и отвратительно намъ слышать разсужденія отсталыхъ экономистовъ о томъ, какъ дурное состояніе нашего земледьлія можеть быть исправлено приложеніемъ мъстной припарки-уничтоженіемъ общиннаго землевладънія и введеніемъ на его мъсто частной поземельной собственности. Не потому отвратительно слышать намъ эти тупоумныя, суевърныя разсужденія, что мы приверженцы общиннаго землевладънія: нътъ, все равно, мы негодовали бы на нихъ и тогда, когда бы думали, что частная поземельная собственность лучше общиннаго владънія. Каково бы ни было полезное или вредное вліяніе извъстной системы землевладънія на успъхи сельскаго хозяйства, все-таки это вліяніе совершенно ничтожно по сравненію съ неизмъримымъ могуществомъ тъхъ условій нашей общественной жизни, въ которыхъ нашли мы истинныя причины жалкаго положенія нашего земледълія". Больной чувствуетъ лихорадочный ознобъ оттого, что гнилой климатъ и изнурительный образъ жизни развиваютъ въ немъ чахотку, а вы совътуете ему лъчиться порошкомъ изъ раковыхъ жерновокъ. Вся обстановка жизни больного должна измъниться для того, чтобы прекратилось гніеніе основного органа его тъла. А когда его легкія будуть здоровы, самъ собою, безъ всякихъ раковыхъ жерновокъ, исчезнетъ и мнимый лихорадочный ознобъ. "Позаботьтесь о томъ, чтобы мы получили хорошую администрацію и справедливый судъ, и тогда вы увидите, что не нужно будетъ нашему земледълію прибъгать къ вашимъ раковымъ жерновкамъ къ раздъленію общинныхъ земель на потомственные участки, -- тогда вы увидите, что общинное владъніе не будеть мъшать успъхамъ сельскаго хозяйства, потому что тогда будетъ исчезать наша бъдность и явятся тъ условія, которыхъ теперь нътъ и безъ которыхъ ни при какой системъ землевладънія сельское хозяйство не можетъ прійти въ удовлетворительное состояніе 2).

Не кажется ли, что эти строки написаны вчера, а не 50 лътъ назадъ?

тельно, каковы бы ни были законы, опредълявшіс права помъщиковъ надъ кръпостными людьми, но если бъ даже эти законы соблюдались, то, во-1-хъ, всъ помъщики давно бы перестали находить выгоду въ кръпостномъ правъ; во-2-хъ, почти во всъхъ помъстьяхъ кръпостное право было бы прекращено частными судебными ръшеніями по процессамъ о злоупотребленіи власти» (Ibid., 683).

<sup>1)</sup> Ibid., 682—83.

<sup>2)</sup> Ibid., 563-64.

Вопросъ объ общинъ Чернышевскій разрабатываль не только въ рамкахъ непосредственныхъ задачъ текущаго дня. Сохраненіе общины представляло въ его глазахъ огромную важность не только потому, что оно обезпечивало благосостояніе земледъльца сегодня, оно нужно и важно было и
для возможности осуществленія въ будущемъ высшихъ формъ общинной
жизни. Для завтра экономической жизни, уже наступившаго для народовъ,
насъ опередившихъ, и приближающагося и для насъ—организація общинныхъ союзовъ для производства работъ явится такою же настоятельною потребностью, какую составляетъ для сегодня общинное землепользованіе. И если община устоитъ, хотя бы и въ такихъ несовершенныхъ
формахъ, въ какихъ мы ее имъемъ теперь, до того момента, когда ходъ
экономическаго развитія вызоветъ къ жизни общинные союзы, осуществленіе
этихъ послъднихъ будетъ во много разъ легче, нежели это имъетъ мъсто
теперь на Западъ, гдъ одностороннія стремленія къ развитію индивидуальной
собственности разрушили старую общину.

Самъ Чернышевскій во всъхъ своихъ работахъ по крестьянскому во просу на первый планъ выдвигалъ интересы настоящаго: сегодня у него ръшительно преобладало надъ завтра. Не разъ онъ это опредъленно подчеркивалъ. "То, чтобы всъ наши земледъльцы имъли поземельную собственность-вотъ основное наше желаніе, -читаемъ мы, напр., въ отвътъ Чернышевскаго на замъчанія одного изъ провинціальныхъ читателей на его статью "О поземельной собственности".-Предпочтение общиннаго владъния безграничному расширенію частной поземельной собственности основывается для насъ относительно настоящаго и ближайшаго будущаго преимущественно на томъ, что общинное владъніе представляется намъ единственнымъ средствомъ сохранить каждаго поселянина-хозяина въ званіи поземельнаго собственника. Черезъ тридцать или двадцать нять льтъ общинное владъніе будетъ доставлять нашимъ поселянамъ другую, еще болъе важную выгоду, открывая имъ легкую возможность къ составлению земледъльческихъ товариществъ для обработки земли. Не можемъ сказать, продолжаетъ Чернышевскій, чтобы это соображение не оказывало сильнаго вліянія на нашу приверженность къ общинному владънію, но заботы настоящаго всегда бываютъ сильнъе соображеній о будущемъ, и, конечно, мы не защищали бы съ такимъ жаромъ общиннаго владънія, если бы не побуждала насъ къ тому важность его для настоящаго времени 1). Какъ бы то ни было, однако, именно та часть работъ Чернышевскаго объ общинъ, которая намъчала схемы будущаго развитія общиннаго начала, привлекала къ себъ наибольшее вниманіе и оказала

<sup>1)</sup> Полн. собр. сочин., т. IV, стр. 95.

особое вліяніе на дальнъйшее движеніе русской прогрессивной мысли, направленной на соціально-экономическіе вопросы. Мы не можемъ подробно останавливаться на этой сторонъ воззръній Чернышевскаго, такъ какъ къ нашей спеціальной темъ она не имъетъ непосредственнаго отношенія, но считаемъ все-таки необходимымъ сказать о ней хоть нъсколько словъ.

Мы видъли уже выше, что въ развитіи поземельныхъ отношеній Чернышевскій различаетъ три ступени: первая характеризуется преобладаніемъ общины, на второй (въ исторіи Запада) общину вытъсняеть частная собственность. Эти двъ ступени уже пройдены передовыми народами. На третьей ступени Чернышевскій предвидить опять возвращеніе къ общинь, диктуемое самымъ развитіемъ производства, дёйствіемъ тёхъ же самыхъ силъ, которыя во второмъ періодъ вели къ разрушенію общиннаго строя. Признаки этого возврата уже обнаруживаются въ жизни націй, стоящихъ на высокомъ уровнъ экономическаго развитія. Этой схемъ, намъчающейся на основаніи наблюденій надъ экономическою дъйствительностью, Чернышевскій пытается дать и обще-философское обоснованіе. Онъ пользуется для этого нъкоторыми общими положеніями, выработанными философскою мыслью Запада. "Мы не послъдователи Гегеля, - говоритъ Чернышевскій, - а тъмъ менъе послъдователи Шеллинга; но мы не можемъ не указать, что объ эти системы оказали большія услуги наукъ раскрытіемъ общихъ формъ, по которымъ движется , процессъ развитія. Основной результать этихъ открытій выражается слъдующею аксіомою: "По формъ высшая степень развитія сходна съ началомъ, отъ котораго оно отправляется". Эта мысль заключаетъ въ себъ коренную сущность шеллинговой системы; еще точнье и подробнье раскрыта она Гегелемъ, у котораго вся система состоитъ въ проведении этого основного принципа чрезъ всъ явленія міровой жизни, отъ ея самыхъ общихъ состояній до мельчайшихъ подробностей каждой отдъльной сферы бытія 1).

На цъломъ рядъ примъровъ, взятыхъ изъ самыхъ разнообразныхъ категорій явленій, начиная съ общихъ формъ процесса бытія на нашей планеть и до различныхъ спеціальныхъ отраслей государственной и общественной дъятельности, Чернышевскій иллюстрируетъ всеобщность указаннаго закона развитія. Неужели же, спрашиваетъ онъ въ заключеніе своего анализа, одинъ только фактъ поземельныхъ отношеній является противоръчіемъ общему закону, которому подчинено развитіе всего матеріальнаго и нравственнаго міра? Конечно, нътъ. Для каждаго, кто знакомъ съ открытіями великихъ мъслителей, очевидно, что раскрытая ими форма развитія неизбъжно ведетъ къ такому построенію поземельныхъ отношеній, въ которомъ конечная фаза является по формъ возвращеніемъ къ первоначальной.

<sup>1) «</sup>Критика философскихъ предубъжденій противъ общиннаго землевладънія», см. Полн. собр. сочин., т. IV, стр. 309.



Крестьянка (Виноградова).

Въ общихъ чертахъ построеніе это рисуется Чернышевскому такъ. "Первобытное состояніе (начало развитія). Общинное владѣніе землею. Оно существуетъ потому, что человѣческій трудъ не имѣетъ прочныхъ и дорогихъ связей съ извѣстнымъ участкомъ земли. Номады не имѣютъ земледѣлія, не производятъ надъ землею никакой работы. Земледѣліе сначала также не соединено съ затратою почти никакихъ капиталовъ собственно на землю.—Вторичное состояніе (усиленіе развитія). Земледѣліе требуетъ затраты капитала и труда собственно на землю. Земля улучшается множествомъ разныхъ способовъ и работъ, изъ которыхъ самою общею и повсемѣстною необходимостью представляется удобреніе. Человѣкъ, затратившій капиталъ на землю, долженъ неотъемлемо владѣть ею; слѣдствіе того—поступленіе земли въ частную собственность. Эта форма достигаетъ своей цѣли, потому что землевладѣніе не есть предметъ спекуляціи, а источникъ правильнаго дохода.

"Вотъ двъ степени, о которыхъ толкуютъ противники общиннаго владънія. Но въдь только двъ, гдъ же третья?—спрашиваетъ Чернышевскій.—Неужели ходъ развитія исчерпывается ими?"

Нътъ. Развитіе идетъ далье. "Промышленно-торговая дъятельность усиливается и производитъ громадное развитіе спекуляціи; спекуляція, охвативъ всъ другія отрасли народнаго хозяйства, обращается на основную и самую обширную вътвь его—на земледъліе. Оттого поземельная личная собственность теряетъ свой прежній характеръ. Прежде землею владълъ тотъ, кто обрабатывалъ ее, затрачивалъ свой капиталъ на ея улучшение (система малыхъ собственниковъ, воздълывающихъ своими руками свой участокъ, также система эмфитевзовъ и половничества по наслъдству, съ кръпостной зависимостью или безъ нея); но вотъ является новая система-фермерство по контракту; при ней рента, возвышающаяся вследствіе улучшеній, производимыхъ фермеромъ, идетъ въ руки другому лицу, которое или вовсе не участвовало или только въ самой незначительной мфрф участвовало своимъ капиталомъ въ улучшени земли, а между тъмъ пользуется всею прибылью, какую доставляють улучшенія. Такимъ образомъ, личная поземельная собственность перестаетъ быть способомъ къ вознагражденію за затрату капитала на улучшеніе земли. Съ тъмъ вмъсть обработка земли начинаетъ требовать такихъ капиталовъ, которые превышаютъ средства огромнаго большинства земледъльцевъ, а земледъльческое хозяйство требуетъ такихъ размъровъ, которые далеко превышають силы отдъльнаго семейства, и по обширности хозяйственныхъ участковъ также исключаютъ (при частной собственности) огромное большинство земледъльцевъ отъ участія въ выгодахъ, доставляемыхъ веденіемъ хозяйства, и обращають это большинство въ наемныхъ работниковъ. Этими перемънами уничтожаются тъ причины преимущества частной поземельной собственности предъ общиннымъ владъніемъ, которыя существовали въ прежнее время. Общинное владъніе становится единственнымъ средствомъ доставить огромному большинству земледъльцевъ участіе въ вознагражденіи, приносимомъ землею за улучшенія, производимыя въ ней трудомъ. Такимъ образомъ общинное владъніе представляется нужнымъ не только для благосостоянія земледъльческаго класса, но и для успъховъ самого земледълія: оно оказывается единственнымъ разумнымъ и полнымъ средствомъ соединить выгоду земледъльца съ улучшениемъ земли и методы производствасъ добросовъстнымъ исполнениемъ работы. А безъ этого соединения невозможно вполнъ успъшное производство (1).

Дъйствительно ли достигнута въ настоящее время нашею цивилизаціею та высокая ступень, принадлежностью которой должно быть общинное владъніе, это, говоритъ Чернышевскій, вопросъ, который разръшается анализомъ фактовъ, относящихся къ положенію земледълія на Западъ и у насъ. Но уже логическое развитіе общихъ понятій, изложенныхъ выше, приводитъ

<sup>1) «</sup>Критика филос. предубъжд. противъ общ. владънія». См. Полн. собр. сочин., т. IV, стр. 321—22.



Іт та Развитіе идеть далье. "Промышленно тера п отел и продзводить громадное развитие спекуляда увативъ в драгія ограсли возминия хозяйства, обращается вы ответня дауго - птори то вътвы ет - очтедъле. Оттого поземельная ли и ст. териеть свой за зарактеръ. Прежде землею владъть опрабатывать ес да вой капиталь на ея улучнение (светей в того себствонными завлющих в своими руками стои участокъ, также то в зафилен од причества по наслъдству, съ видрествой зависив тако в буть неза се вть является повая система прерисретно но кон E PARTE EL PARTE EL PARTE AREA, REPORCE MAN BORCE NO SPACIBLIBADO TARRESTORN ASSOCIATION OF THE BOULD OF THE STATE OF THE S то в в в в Талит образова в под коло в под во в в в в на улучто и режен. Съ тъмъ вму в образовка домог и пислоть прободеть такихъ систазфіж которые правывають праства опровинаю больша ства землетвлі деів, в земледвльческое хозяйство требусть таких в развіл в которые тлеко 🛱 🕏ышають силы оттыльнаго семенства, и по 🐝 . . — та тость с. венны зучастковъ также исключають (при частней вывышения на выполния вы выполния выполния выполния вы вы выполния вы вывительный вы выполния вы выполния вы выполния вы вы выполния вы вы выволния вы вы выволния вы выволния вы выволния вы вы выволния вы вы выволния вы вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы вызвателения вы выволния вы выволния вы выволния вы выволния вы вычающим вы вы вы вы выволния вы вы вы вы вы выволния вы вы выволния вы вычающим вы вы вычаю вы вы вычаю вы вы вычаю вы вы вычаю в л чиму 🖰 😸 пиства, и обращають это большинстви въ время в детеми униченаются гъ причины время в · п в прости преть общинным владенем колотия по на за Обранное владане становится единственных с достов в вознаграв в 💰 доль становия вы выходения пужным не только отого бегоянія деминати стана в продаванию в продаванию демина в полнымъ средствомъ та бытоду земледальць столу чене при и методы сроилилиства в и вымъ исполнения развил и тем допо солото и невозтиное производство I TO THE THE THE THE PARTY OF T SHOULD SHOULD ASSESS OF тинацевскій, поправ в выправня в направня в н As Indoors to the state of the

As all server seems of mer contain have exceed a server against

<sup>1.10</sup> to 21-21





къ убъжденію, что именно та самая черта нервобытности, которую выставляють въ общинномъ владъніи его противники, указываеть въ немъ, напротивь, высшую форму отношеній человъка къ землъ.

Но арсеналъ философскихъ возраженій, выдвигаемыхъ противниками общиннаго владѣнія, не ограничивается указаніемъ на его первобытность. Съ такою же силою они налегаютъ и на слъдующую мысль: "Какова бы ни была будущность общиннаго владѣнія, хотя бы и справедливо было, что оно составляетъ форму поземельныхъ отношеній, свойственную періоду высшаго развитія, нежели тотъ, формою котораго является частная собственность, всетаки не подлежитъ сомнѣнію, что частная собственность составляетъ средній моментъ развитія между этими двумя періодами общиннаго владѣнія; отъ перваго перейти къ третьему нельзя, не прошедши второе. Итакъ, напрасно думаютъ русскіе приверженцы общиннаго владѣнія, что оно можетъ быть удержано въ Россіи. Россія должна пройти черезъ періодъ частной поземельной собственности, который представляется неизбѣжнымъ среднимъ звеномъ<sup>а</sup> 1).

Для провърки этого утвержденія Чернышевскій снова возвращается къ общимъ понятіямъ о законахъ, по которымъ совершаются процессы развитія. Онъ задается вопросомъ: "каждое ли отдъльное проявленіе общаго процесса должно проходить въ дъйствительности всъ логические моменты съ полной ихъ силою, или обстоятельства, благопріятныя ходу процесса въ данное время и въ данномъ мъстъ, могутъ въ дъйствительности приводить его къ высокой степени развитія, совершенно минуя средніе моменты или, по крайней мъръ, сокращая ихъ продолжительность и лишая ихъ всякой ощутительной интенсивности 2). Онъ начинаетъ анализъ съ простъйшихъ физическихъ фактовъ. Уже на первомъ примъръ, при сравнении процесса горънія, происходящаго въ начинающемъ гнить деревъ естественнымъ путемъ, безъ какихъ-либо особенныхъ, привходящихъ обстоятельствъ, и того же процесса, вызваннаго приложеніемъ къ дереву зажженной спички, обнаруживается выпаденіе во второмъ случат нъсколькихъ моментовъ процесса, происходившаго въ гніющемъ деревъ. Когда въ одномъ тълъ (спичкъ) извъстный процессъ достигъ высокой степени развитія, то при помощи этого тъла онъ могъ быть доведенъ до той же степени развитія въ другомъ тълъ (деревъ) гораздо скоръе, нежели какъ достигъ бы безъ помощи этого опередившаго посредника. Процессъ прямо съ первой степени пробъгаетъ къ послъдней, не останавливаясь на среднихъ. Дерево, начинающее гнить, должно пройти черезъ очень долгіе процессы броженія, просыханія, образованія чернаго угля, превращенія этого угля въ раскаленный, пока, наконецъ, въ немъ

<sup>1)</sup> Ibid., 331.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibid., 322.

появится пламя. При соприкосновеніи съ другимъ, горящимъ уже тѣломъ (спичкою) всѣ эти среднія ступени процесса возгоранія пробѣгаются такъ быстро, что онѣ могутъ быть замѣчены только теоретическимъ наблюденіемъ, а не практическимъ чувствомъ. "На философскомъ языкѣ,—говоритъ Чернышевскій,—это отношеніе выражается такъ: "не достигая реальнаго осуществленія (т.-е. имѣющаго практическую осязаемость), эти логическіе моменты развитія не переходятъ за границы идеальнаго или логическаго бытія".

Тѣ же явленія замѣчаемъ мы и при наблюденіи надъ фактами индивидуальной жизни человѣка. И здѣсь средніе моменты развитія могутъ быть пропускаемы въ реальномъ процессѣ, когда человѣкъ, въ которомъ этотъ процессъ стоитъ еще на низкой ступени, сближается съ человѣкомъ, въ которомъ онъ достигъ уже гораздо высшей степени. Но сумма индивидуальныхъ жизней составляетъ общественную жизнь, и если въ индивидуальной жизни процессъ явленій можетъ перебѣгать съ низшаго логическаго момента на высшій, пропуская средніе, то изъ этого уже очевидно, что мы должны ожидать встрѣтить ту же возможность и въ общественной жизни. Чернышевскій беретъ нѣсколько примѣровъ развитія различныхъ общественныхъ учрежденій и формъ общественной жизни, и всѣ они подтверждаютъ заключеніе о примѣнимости къ явленіямъ общественности тѣхъ же выводовъ, которые получены при анализѣ явленій индивидуальной жизни и матеріальной природы.

Выводы эти онъ формулируетъ въ слъдующихъ общихъ положеніяхъ. 1. Когда извъстное общественное явленіе въ извъстномъ народъ достигло высокой степени развитія, ходъ его до этой степени въ другомъ, отставшемъ народъ можетъ совершиться гораздо быстръе, нежели какъ совершался у передового народа.—2. Это ускореніе совершается чрезъ сближеніе отставшаго народа съ передовымъ. — 3. Это ускореніе состоитъ въ томъ, что у отставшаго народа развитіе извъстнаго общественнаго явленія, благодаря вліянію передового народа, прямо съ низшей степени перескакиваетъ на высшую, минуя среднія степени. — 4. При такомъ ускоренномъ ходъ развитія среднія степени, пропускаемыя жизнью народа, бывшаго отсталымъ и пользующагося опытностью и наукою передового народа, достигаютъ только теоретическаго бытія, какъ логическіе моменты, не осуществляясь фактами дъйствительности.—5. Если же эти среднія степени достигаютъ и реальнаго осуществленія, то развъ только самаго ничтожнаго по размъру и еще болъе ничтожнаго по отношенію къ важности для практической жизни<sup>с 1</sup>).

"Исторія, какъ бабушка, страшно любитъ младшихъ внучатъ,—говоритъ Чернышевскій.— Tarde venientibus даетъ она не ossa, a medulam ossium,

<sup>1)</sup> Ibid., 330.



Умирающая (карт. Орлова).

разбивая которыя Западная Европа больно ошибала себъ пальцы". Все, чего добились народы, ранъе вышедшіе на историческую арену,—готовое наслъдіе для запоздавшихъ. Имъ нътъ необходимости продълывать весь тотъ мучительный процессъ, который выпалъ на долю ихъ предшественниковъ; они могутъ воспользоваться уже готовыми результатами.

И ходъ развитія поземельныхъ отношеній не можетъ, конечно, составить исключенія изъ общаго закона. При благопріятныхъ обстоятельствахъ для общества, стоящаго на первой ступени этого развитія, возможенъ непосредственный переходъ къ третьей, высшей ступени, минуя реальное осуществленіе, фактами дъйствительности, явленій, свойственныхъ средней, промежуточной ступени.

Говоря о прогнозахъ Чернышевскаго по отношенію къ будущимъ судьбамъ общины, не слъдуетъ упускать изъ виду, что онъ никогда не ставилъ этихъ прогнозовъ въ абсолютной формъ: онъ всегда говорилъ только о воз-

можностяхъ. Чернышевскій хорошо понималь, что хозяйственная жизнь слишкомъ сложный процессъ, чтобы можно было итти далъе этого въ предсказаніяхъ и предвидъніяхъ. И мы знаемъ, что не все то, чего онъ опасался и на что надъялся, какъ на возможное, осуществилось въ дъйствительности. Опасности для общины и для крестьянскаго землевладънія вообще со стороны земледъльческаго капитализма (развитіе котораго у насъ представлялось Чернышевскому возможнымъ и въроятнымъ) въ значительной мъръ оказались мнимыми. Фермерство не привилось у насъ и не имъетъ шансовъ и въ будущемъ. Повторяемъ, съ этой стороны, на почвъ чисто-экономической, обстоятельства сложились для общины благопріятнъе предвидъній Чернышевскаго. Община устояла. Но на пути ея развитія лежали иныя, труднъе одолимыя препятствія. Та основная черта нашего государственнаго и общественнаго строя, которую Чернышевскій называль нашимь "азіатствомъ", не исчезла вмъсть съ кръпостнымъ правомъ. И съ особою силою эти "азіатскіе" порядки ложились именно на крестьянство и крестьянскую общину, придавливая ее и фискальнымъ тягломъ и полицейскимъ гнетомъ. При такихъ условіяхъ трудно было и предполагать, чтобы община могла развернуть въ дъйствительности всъ заложенныя въ ней возможности. Конечно, общинные порядки не оставались неподвижными. Совмъстимость съ общиннымъ земленользованіемъ земледъльческихъ улучшеній теперь едва ли въ комъ возбуждаетъ сомнънія: достаточно указать хотя бы на распространеніе травосъянія и примъненія искусственныхъ удобреній среди общиннаго крестьянства. Но какъ далеко могла итти община на этомъ пути, по своимъ внутреннимъ свойствамъ, — мы не знаемъ, ибо этому развитію поставлена механическая преграда разрушающею общину дъятельностью государства. Чернышевскій высказываль надежду, что льть чрезь двадцать пять—тридцать на почвъ общиннаго землевладънія разовьются общинные производственные союзы. Жизнь не оправдала этого прогноза-мы видимъ, что чрезъ полвъка общинъ приходится еще бороться за свое существованіе; но она и не опровергла логической схемы, выдвинутой Чернышевскимъ. Насиліе не есть аргументь, а возможности нестъсняемаго извиъ развитія, которое предполагаль въ своихъ построеніяхъ Чернышевскій, крестьянская земельная община не знала за всъ полвъка, протекшія съ уничтоженія кръпостного права.

## VII.

Послѣднія статьи Чернышевскаго о крестьянской реформѣ 1) напечатаны были въ октябрьской книжкѣ "Современника" за 1859 г. Затѣмъ наступаетъ длинный перерывъ: во все остальное время эмансипаціонныхъ работъ Черны-

<sup>1) «</sup>Матеріалы для ръшенія крестьянскаго вопроса» и «Суевъріе и правила логики».

шевскій—и "Современникъ" вообще—не пишетъ о нихъ ни слова. Молчаніемъ встръчено было и опубликованіе Положенія 19 февраля. Только уже въ 1862 г., незадолго до своего ареста, Чернышевскій началъ для "Современника" свои "Письма безъ адреса". Но на первыя же "Письма" наложенъ былъ цензурный запретъ и они увидъли свътъ только много позже, въ Лавровскомъ "Впередъ", 1873 г. 1). На ръшеніе Н. Г—ча прервать рядъ задуманныхъ уже статей о разныхъ сторонахъ крестьянской реформы 2) мо-

гли повліять многія причины. Несомнънно, извъстную роль должны были играть туть и усилившіяся стѣсненія печати въ обсуждении вопросовъ, связанныхъ съ реформой. Но были и другіе болъе глубокіе мотивы. Уже въ послъднихъ изъ напечатанныхъ въ "Современникъч, въ концъ 1859 г., статей Чернышевскаго слышны нотки горькаго разочарованія, вызваннаго тъмъ направленіемъ, которое принимали эмансипаціонныя работы. Къ началу слъдующаго, 1860 г. всякія иллюзіи въ этомъ отношеніи, если онъ и имъли мъсто, должны были исчезнуть. Если и въ первой своей половинъ эмансипаціонныя работы носили по преимуществу бюрократическій характеръ, то, по крайней мъръ, тогда чиновничій элементъ въ экономическихъ вопросахъ реформы шелъ значительно далѣе дворянской оппозиціи. Но въ этой



Дъвушка Тверской губ. (Мартынова).

оппозиціи была и другая сторона: лѣвые въ дворянскихъ комитетахъ выдвигали требованія общественнаго характера, шедшія въ разрѣзъ съ бюрократическимъ строемъ и его порядками и навыками. Во второй половинѣ 1859 года,

2) Указанія на предположенныя работы мы встрѣчаемъ не разъ (см., напр., Полн. собр. сочин., т. IV, стр. 322,5 и др.).

<sup>1)</sup> Впослъдствіи «Письма безъ адреса» перепечатаны и въ Поли, собр. сочин. Чернышевскаго, т. Х. ч. П.

какъ извъстно, разыгрался ръзкій конфликтъ между бюрократическимъ и дворянскимъ элементомъ. Чиновники восторжествовали. Но результатъ получился довольно неожиданный: во второмъ періодъ работъ мы видимъ довольно спъшную и энергичную передълку проектовъ, выработанныхъ "красными" бюрократами въ началъ реформы, — передълку съ ръшительнымъ наклономъ въ сторону помъщичьихъ интересовъ. Побъда надъ общественными элементами дворянской оппозиціи имъла оборотною своею стороною отступление предъ элементами кръпостническими. Дальнъйшія судьбы реформы въ существенныхъ чертахъ были уже предръшены. Рисовавшіяся когда-то широкія перспективы сузились и потуски ли. Упаль и общественный интересъ къ дълу. Былой энтузіазмъ смѣнился холоднымъ

равнодушіемъ. А для печати поставлены были и внъшнія преграды.

"Письма безъ адреса" (обращенныя, какъ это очевидно изъ ихъ содержанія, къ императору Александру II) датированы февралемъ 1862 г. Поводомъ къ ихъ написанію были обнаруживавшіеся тогда признаки общественнаго броженія, которое Чернышевскій связываль съ неудачею крестьянской реформы. Самый фактъ этой неудачи не возбуждаль въ немъ сомнѣній. Его вниманіе направлено было только на выясненіе ея причинъ. Онъ ему представлялись такъ. Толчокъ къ реформамъ дала Крымская война. Несчастный исходъ ея нельзя было "приписать ничему, кромъ непригодности механизма, располагавшаго нашими силами. Открылась надобность измфнить неудовлетворительное устройство. Самою замътною чертою его считалось тогда кръпостное право. Конечно, оно было только однимъ частнымъ приложеніемъ принциповъ, на которыхъ былъ устроенъ весь прежній порядокъ; но внутренней связи этого частнаго факта съ общими принципами большинство нашего общества тогда еще не понимало. Потому общіе принципы прежняго порядка были оставлены въ покоъ, и вся реформаціонная сила общества обратилась противъ самаго осязательнаго изъ его внъшнихъ проявленій". Такое настроеніе общественнаго мнѣнія страдало самою неудачною непослѣдовательностью. Кръпостное право, конечно, заключало въ себъ возможность многихъ злоупотребленій. Тяжела была для кръпостныхъ крестьянъ и вредна для государства и законная сущность кръпостного права. "Но она была сообразна всему порядку нашего устройства; ноэтому самъ въ себъ онъ не могъ имъть силы, чтобы отмънить ее. А между тъмъ общество предполагало отмънить кръпостное право силою стараго порядка" 1). "Кръпостное право, — пишетъ Чернышевскій далье, — было создано и распространяемо властью; всегдашнимъ правиломъ власти было опираться на дворянство, которое и образовывалось у насъ не само собою и не въ борьбъ съ властью, какъ во многихъ другихъ странахъ, а покровительствомъ со стороны власти, добровольно да-

<sup>1)</sup> Полн. собр. сочин., т. X, 2, стр. 297—8.

вавшей ему привилегіи". Теперь власть "принималась за отмѣненіе той изъ установленныхъ ею самою привилегій, которою наиболѣе дорожило дворянство. Неудачная политика, подвергнувшая страну несчастной войнѣ, доставила силу такъ называемой либеральной партіи, требовавшей уничтоженія крѣпостного права". И власть "взяла на себя исполненіе чужой программы, основанной на принципахъ, несогласныхъ съ характеромъ самой власти".

"Изъ этого разноръчія сущности предпринимаемаго дъла съ качествами элемента, бравшагося за его исполненіе, должно было произойти то, что дъло будеть исполнено неудовлетворительно: источникомъ неизбъжной неудовлетворительности быль привычный, произвольный способъ веденія дъла. Власть не замѣчала того, что берется за дѣло, не ею придуманное, и хотѣла остаться полною хозяйкой его веденія. А при такомъ способъ веденія дѣла оно должно было совершаться подъ вліяніемъ двухъ основныхъ привычекъ власти: первая привычка состояла въ бюрократическомъ характерѣ дѣйствій, вторая—въ пристрастіи къ дворянству. Дѣло начато было съ желаніемъ требовать какъ можно менѣе пожертвованій отъ дворянства. А бюрократія по самой сущности своей болѣе всего занимается формалистикой. Потому и результатъ оказался такой, что измѣнены были формы отношеній между помѣщиками и крестьянами, съ очень малымъ, почти незамѣтнымъ измѣненіемъ существа прежнихъ отношеній<sup>2</sup> 1).

Для иллостраціи того, какъ мало измѣнилась по существу экономическая сторона дѣла, Чернышевскій приводитъ такой расчеть. Онъ составляетъ списокъ уѣздовъ, по которымъ въ "Приложеніяхъ къ Трудамъ Редакціонныхъ Комиссій" имѣются статистическія описанія помѣстій, заключающихъ въ себъ (въ общей суммѣ) не менѣе 10.000 душъ. Такихъ уѣздовъ оказалось 175. Изъ этого списка, чисто механическимъ способомъ, Чернышевскій выбираетъ 18 такихъ, которыми начинается каждый десятокъ въ спискѣ и сосчитываетъ въ нихъ: число находившихся на оброкѣ душъ, число десятинъ надѣла и сумму оброковъ до и послѣ "Положенія". Получаются такія цифры: при крѣпостномъ правѣ 125.324 души пользовались 419.406½ дес. земли и платили за нихъ 842.728 руб. 50 коп. оброка. За каждую десятину причиталось въ среднемъ 2 руб. 9 коп. По правиламъ, даннымъ новыми "Положеніями", изъ прежняго надѣла должно было отойти помѣщику 101.767¾ десятины; за оставшіяся у крестьянъ 317.638¾ десятины установленъ былъ оброкъ въ 731.346 руб. 80 коп., т.-е. за десятину земли своего надѣла крестьяне должны были платить по новымъ правиламъ 2 руб. 30½ коп. "Иначе сказать, по новымъ "Положеніямъ" освобождаемые крестьяне должны платить помѣщику 1 руб. 10 коп. вмѣсто каждаго рубля, который платили ему при прежнемъ крѣпостномъ правѣ. Ожидали ли вы, милостивый государь.

<sup>1)</sup> Ibidem, crp. 301.

такого результата? (1) спрашиваетъ Чернышевскій своего анонимнаго корреспондента.

Бюрократическое ръшение кръпостного вопроса, стремившееся къ измъненію формы, почти не затрогивая сущности, не удовлетворило никого. Не удовлетворило оно и помъщиковъ, въ интересахъ которыхъ именно и "предполагалось сохранить сущность кръпостного права, отмънивъ его формы. Но безъ формъ нельзя сохранить и сущности. Помъщики увидъли себя не въ состояніи пользоваться выгодами, которыя были оставлены за ними". А между тъмъ они видъли, что власть старалась сдълать для нихъ все, что могла. Естественно следоваль отсюда выводь о безсили власти. Съ другой стороны, и кръпостные крестьяне не могли повърить, чтобы объщанная имъ воля была ограничена тъми формальными перемънами, какими ограничило ее бюрократическое ръшеніе. Повсюду возникли столкновенія между крестьянами и властью, старавшеюся провести свое ръшеніе. Произошли сцены, которыя нельзя было видъть хладнокровно. Но кръпостные крестьяне, несмотря на всъ внушенія и мъры усмиренія, остались въ увъренности, что надобно ждать имъ другой, настоящей воли. Такимъ образомъ страна подвергалась смутамъ и опасности новыхъ смутъ. А смутное время бываетъ тяжело для всѣхъ. Изъ этого стала развиваться въ массѣ другихъ сословій, непосредственно не затрогиваемыхъ реформою, мысль, что нужно измънить ръшеніе крестьянскаго вопроса для отклоненія смуты. Но "разъ будучи принуждены обстоятельствами думать объ общественныхъ дълахъ, всъ сословія естественно перешли отъ частнаго вопроса, давшаго ихъ мыслямъ такое направленіе, къ общему положенію вещей". Нетрудно было убъдиться при этомъ, что находятся въ настоящемъ порядкъ черты, одинаково невыгодныя для всъхъ сословій. "Всъ чувствовали обремененіе отъ произвольной администраціи, отъ неудовлетворительности судебнаго устройства и отъ многосложной формалистичности законовъ". Отъ этихъ недостатковъ, такъ же какъ и другія сословія, страдало и дворянство. Въ своихъ выступленіяхъ (имъвшихъ мъсто въ нъкоторыхъ дворянскихъ собраніяхъ, какъ разъ въ то время, когда писались "Письма безъ адреса") оно сдълалось представителемъ стремленія къ реформамъ, нужнымъ для всъхъ сословій.

Было бы совершенно ошибочно, говоритъ Чернышевскій, приписывать жакимъ-либо частнымъ или сословнымъ побужденіямъ дворянства тѣ желанія общей реформы, представителемъ которыхъ оно теперь выступаетъ. Эти желанія не имѣютъ ничего общаго съ раздраженіемъ нѣкоторой части дворянства на власть за уничтоженіе крѣпостного права. Съ его уничтоженіемъ огромнѣйшее большинство дворянства уже совершенно примирилось, какъ съ фактомъ безвозвратнымъ. Если остаются въ дворянствѣ особенныя сослов-

<sup>1)</sup> Ibid., 316.

ныя желанія по этому дѣлу, не принадлежащія всѣмъ другимъ сословіямъ, то эти желанія относятся только къ размѣру выкупа. Тутъ возможенъ споръ, и еще неизвѣстно, какой размѣръ выкупа будетъ одобренъ или допущенъ другими сословіями. Но совершенно иной характеръ имѣютъ желанія дворянства относительно предметовъ, выходящихъ за предѣлы этого частнаго вопроса. Въ мысляхъ о реформѣ общаго законодательства, объ основаніи администраціи и суда на новыхъ началахъ, о свободѣ слова дворянство только является представителемъ всѣхъ другихъ сословій, и представителемъ

ихъ выступило оно даже не потому, чтобы въ немъ сильнъе были эти желанія, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ, а единственно потому, что оно имфетъ при нынъшнемъ порядкъ организацію, дающую возможность выражать желанія. Если бы другія сословія имъли законные органы для выраженія своихъ мыслей, они высказались бы по этимъ самымъ предметамъ въ томъ же самомъ смыслъ, какъ и дворянство, только съ большею ръшимостью ч 1). До сихъ поръ еще слабыми кажутся проявленія общаго стремленія, но въдь это потому только, замѣчаетъ Чернышевскій, что они еще первыя. Но движеніе растеть и можно думать, что общество уже недалеко отъ рѣшительнаго или единодушнаго заявленія тъхъ общихъ желаній, о которыхъ шла ръчь выше. А рядомъ и



Н. А. Добролюбовъ.

явленія другого порядка, какъ продолжающееся броженіе среди помѣщичьихъ крестьянъ и затрудненія при введеніи въ дѣйствіе Положенія, ставящія въ безвыходное положеніе помѣщиковъ, растущее безденежье, паденіе курса, внѣшнія осложненія—указываютъ на необходимость искать выхода изъ сложившагося положенія. Все это вмѣстѣ и побудило Чернышевскаго нарушить молчаніе, которое онъ выдерживаль болѣе двухъ лѣтъ. Ему казалось, что те

<sup>1)</sup> Ibid., crp. 302-3.

перь является надобность въ писательскихъ объясненіяхъ. Поэтому онъ и задумалъ рядъ "Писемъ безъ адреса". Осуществить это намъреніе ему, какъ мы знаемъ, не удалось: первая же статья подъ этимъ заглавіемъ была запрещена цензурой; слъдующую Чернышевскій и не писалъ. Мы имъемъ такимъ образомъ только отрывокъ изъ задуманныхъ имъ писемъ. Но и этотъ отрывокъ даетъ цънныя черты для характеристики и общихъ политическихъ возъръній Чернышевскаго и взгляда его на кръпостную реформу въ частности.

Отъ того же періода мы имъемъ еще одно произведеніе, относящееся къ крестьянской реформъ, авторство котораго многими приписывается Чернышевскому. Это именно-воззвание "Къ барскимъ крестьянамъ", написанное въ 1861 г. За него Чернышевскій былъ осужденъ на каторгу Сенатомъ. Самъ Чернышевскій отрицаль на судъ принадлежность ему этого воззванія и никогда и потомъ не говорилъ, чтобы оно было написано имъ (по крайней мъръ, въ печати никакихъ указаній на этотъ счеть не существуетъ). Поэтому вопросъ о воззваніи остался и, въроятно, останется темнымъ. Мы не будемъ пытаться его решать; скажемъ только, что не видимъ ничего невероятнаго въ томъ, что оно дъйствительно составлено было Чернышевскимъ. Въ пользу этого предположенія говорить и самое содержаніе воззванія. Оно начинается разборомъ Положенія 19 февраля; разборъ этотъ, очевидно, сдъланъ лицомъ, хорошо знакомымъ съ вопросомъ 1), и общій его выводъ тотъ же, что и въ "Письмахъ безъ адреса", конечно, написанный другимъ языкомъ и въ другой формъ. Затъмъ идетъ, подъ видомъ разъясненія, "что такое настоящая воля изложение нъкоторыхъ основныхъ чертъ свободнаго политическаго строя. Опять-таки и здъсь припоминается постоянное подчеркивание Чернышевскимъ, особенно въ позднъйшихъ его статьяхъ, тъсной связи экономической стороны крестьянскаго вопроса съ политической, связи "земли и воли", далеко не всъмъ еще ясной въ ту раннюю пору нашего общественнаго движенія. Наконецъ близко къ настроенію Чернышевскаго и заключеніе воззванія. Оно призываетъ крестьянъ къ объединенію, къ подготовкъ къ выступленію, но въ то же время настойчиво предостерегаеть отъ преждевременныхъ, единичныхъ выступленій и вспышекъ. Ждите сигнала, который дадутъ ваши друзья, отовсюду имѣющіе свѣдѣнія черезъ своихъ людей. Когда вездъ народъ будетъ готовъ, тогда поднимайтесь сразу, говоритъ воззваніе, а до тъхъ поръ не показывайте и виду, что у васъ идетъ подготовка.

<sup>1)</sup> Нѣкоторыя отдѣльныя мѣста этого разбора близко совпадають съ тѣмъ, что мы встрѣчаемъ въ напечатанныхъ статьяхъ Чернышевскаго. Укажемъ, напр., на мѣсто, касающееся переноса усадебъ: оно какъ будто переписано изъ «Магеріаловъ для рѣшенія крест. вопр.». (См. Полн. собр. сочин., т. IV, 528—529).

Но, конечно, все это только косвенныя и довольно отдаленныя указанія. Большее значеніе имѣетъ въ нашихъ глазахъ въ данномъ случаѣ вѣроятность психологическая. Припомните ту схему скачкообразнаго прогресса, изложеніемъ которой мы начали нашу статью. Предъ Чернышевскимъ былъ короткій періодъ подъема общественной волны, въ теченіе котораго возможно было осуществленіе хотя нѣкоторыхъ пожеланій "лучшихъ людей". Начался этотъ періодъ съ первыхъ шаговъ къ уничтоженію крѣпостного права. И мы видѣли. съ какою энергіею и съ какими надеждами погрузился Чернышевскій въ работу по крестьянской реформъ. Съ надеждами, захватывавшими, на первыхъ порахъ, даже вершины офиціальной Россіи. Въ концѣ-концовъ, исходъ реформы принесъ полное разочарованіе. Волна схлынула и оставила на поверхности (такъ, по крайней мѣрѣ, казалось Чернышевскому) только самые не

значительные слъды: измънились формы отношеній, но сущность осталась та же. Но вотъ начинаютъ обнаруживаться признаки новаго подъема. Опять, повидимому. начинается новый, быть-можетъ, еще болъе короткій періодъ возможнаго осуществленія. Мы знаемъ теперь, что и брожение среди крестьянства и финансовыя и иныя затрудненія правительства, о которыхъ упоминаетъ Чернышевскій въ "Письмахъ безъ адреса", представлялись ему въ размърахъ превышающихъ дъйствительность. Но въдь дъло идетъ не объ объективной правильности представленій Чернышевскаго, а о субъективной его психологіи. Совершенно естественно, что онъ долженъ былъ страстно ухватиться за вновь открывающіяся возможности. Но на какія же



Иибералъ-эквилибристъ. ("Искра", 1862 г.).

силы можно было разсчитывать въ новомъ движеніи? Тѣ, которыя выступали въ подготовкѣ и осуществленіи крестьянской реформы, уже выказали свою несостоятельность. Теперь, правда, и помѣстное дворянство и "просвѣщенные люди всѣхъ сословій", образующіе т. н. "либеральную партію", выказывали явные признаки недовольства. Чернышевскій готовъ былъ оказать поддержку даже самымъ скромнымъ проявленіямъ этого недовольства; партійною исключительностью онъ совсѣмъ не страдаль, это впдно уже изъ отзывовъ его объ оппозиціонныхъ дворянскихъ выступленіяхъ, цитированныхъ выше. Но онъ мало разсчитывалъ на дворянскій и не-дворянскій либерализмъ того времени, и послѣдствія показали, что онъ не былъ въ этомъ отношеніи неправъ. Осталась затѣмъ, кромѣ кучки искренно преданныхъ освободительному дѣлу

"новыхъ людей", только одна крупная общественная сила, до тѣхъ поръ не участвовавшая въ движеній, но, какъ казалось тогда не одному Чернышевскому, уже готовая тронуться съ мѣста. Это—обманувшееся въ надеждахъ на волю крестьянство. Сюда, къ этимъ народнымъ массамъ, и направились усилія революціонно настроенныхъ "новыхъ людей". Къ нимъ примкнулъ п Чернышевскій.

По природъ своей скептикъ, Чернышевскій не склоненъ былъ обольщать себя иллюзіями. Онъ не могъ не сознавать слабости демократическихъ элементовъ тогдашней Россіи. Но въ назръвающемъ, судя по тъмъ признакамъ, которые обнаруживались то тамъ, то здъсь, народномъ движеніи онъ видълъ единственный выходъ изъ сложившагося положенія, единственный шансъ осуществленія возможностей, открываемыхъ обстоятельствами даннаго историческаго момента, и не могъ стать въ сторонъ отъ этого движенія.

Здѣсь быль завязанъ трагическій узель въ судьбѣ Чернышевскаго. Мы знаемъ исходъ этой трагедін; предчувствоваль его самъ Николай Гавриловичь. Суждено ему было вмѣстѣ съ тѣмъ видѣть и крушеніе того дѣла, которому онъ отдаль свою жизнь.

Много льть спустя, уже въ сибирской ссылкъ, Чернышевскій въ романъ своемъ "Прологъ" бросаетъ ретроспективный взглядъ на факты и настроенія времени крестьянской реформы. Первая часть романа "Прологъ Пролога" относится къ ранней поръ освободительныхъ работъ. Въ романъ разсъяно очень много автобіографическихъ чертъ; устами его героя, Волгина, говоритъ самъ Чернышевскій; другія фигуры тоже напоминаютъ видныхъ дъятелей реформы. Конечно, мы имъемъ дъло не съ портретами тъхъ или иныхъ лицъ; предъ нами скоръе выпуклыя характеристики разныхъ общественныхъ теченій, людей разнаго положенія и разныхъ настроеній, сталкивавшихся около дъла освобожденія крестьянъ. Туть есть и представители офиціальной Россіи—и грубый кръпостникъ графъ Чаплинъ, и "красный" бюрократъ Савеловъ, и вождь умъренныхъ либераловъ Рязанцевъ, и "новые люди"—Соколовскій и Левицкій, и другіе второстепенные персонажи изъ того и другого лагеря. Настроенія Волгина, представляющія для насъ особый интересъ, насквозь скептичны. Не въритъ онъ ни въ дъло, начатое безъ наличности достаточныхъ силъ, обезнечивающихъ его выполненіе, ни въ людей, около этого дъла стоящихъ.

— Толкують освободить крестьянь! — говорить Волгинь. — Гдѣ силы на такое дѣло? Еще нѣть силь. Нельпо приниматься за дѣло, когда нѣть силь на него. А видите, къ чему идеть: стануть освобождать. Что выйдеть? Сами судите, что выходить, когда берешься за дѣло, которое не сможешь сдълать. Натурально, что: испортишь дѣло. выйдетъ мерзость—...

Волгинъ замолчалъ; нахмурилъ брови и сталъ качать головой. — Эхъ наши господа эмансипаторы, всъ эти ваши Рязанцевы съ компаніей! — вотъ хвастуны-то, вотъ болтуны-то, вотъ дурачье то! — Онъ опять замоталъ головой 1).

И крѣпостники и "либералы", чиновные и не-чиновные, возбуждаютъ въ Волгинѣ чувства, далекія отъ уваженія. Все это въ сущности ничтожества. Онъ остается довольно равнодушенъ и къ возможному исходу ихъ борьбы за руководительство дѣломъ. Не велика разница, если изъ рукъ Савелова и Петра Астаповича (благодушный бюрократъ либеральнаго оттѣнка) дѣло освобожденія крестьянъ будетъ передано въ руки помѣщичьей партіи.

Волгинъ споритъ съ Соколовскимъ.

- Изъ-за чего идетъ борьба между прогрессистами и помѣщичьей партіей?—говоритъ Соколовскій.— Изъ-за того, съ землей или безъ земли освободить крестьянъ. Это колоссальная разница.
- Нътъ, не колоссальная, а ничтожная, —находилъ Волгинъ. —Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю безъ выкупа. Взять у человъка вещь или оставить ее у человъка, но взять съ него плату за нее—все равно. Планъ помъщичьей партіи разнится отъ плана прогрессистовъ только тъмъ, что проще, короче. Поэтому онъ даже лучше. Меньше проволочекъ; въроятно, меньше обремененія для крестьянъ. У кого изъ крестьянъ есть деньги, тъ купятъ себъ землю. У кого нътъ, тъхъ нечего и обязывать покупать ее. Это будетъ только разорять ихъ. Выкупъ—та же покупка. Если сказать правду, лучше пусть будутъ освобождены безъ земли.
- Вопросъ поставленъ такъ, говоритъ Волгинъ далѣе, отвѣчая на горячія реплики своего собесѣдника, что я не нахожу причинъ горячиться даже изъ-за того, будутъ или не будутъ освобождены крестьяне; тѣмъ меньше изъ-за того, кто станетъ освобождать ихъ—либералы или помѣщики. По-моему, все равно. Или помѣщики, даже лучше <sup>2</sup>).

Волгинъ, очевидно, перегибаетъ палку, желая охладить энтузіаста Соколовскаго, не всегда видящаго вещи въ настоящей перспективъ и часто не въ мъру кипятящагося по пустякамъ. Такъ и въ данномъ случаъ онъ горячо принялъ къ сердцу одинъ изъ шахматныхъ ходовъ "прогрессистовъ", вся тактика которыхъ представлялась для Волгина быющею мимо цъли и не возбуждала въ немъ ничего, кромъ брезгливаго презрънія.

Волгинъ слышитъ о переполохѣ въ либеральномъ лагерѣ: "измѣнилъ" гр. Чаплинъ, отъ котораго ждали какого-то шага въ другомъ направленіи. "Да, любопытная штука,—говоритъ Волгинъ пріятелю, принесшему ему это извѣстіе.—Всѣ у Рязанцева повѣсили носы... То-то же и есть, видите, какой народъ эти ваши господа либералы: какъ щелкнули ихъ по носу, они и по-

2) Ibid., 163-164.

<sup>1) «</sup>Прологъ». Романъ въ двухъ частяхъ. Изд. М. П. Чернышевскаго. Спб. 1906 г., етр. 91.

въсили его. Пріятная компанія. Но опять и то сказать: это было давно извъстно, какой они народъ. Стало-быть, нътъ ничего особеннаго. Я вамъ говорилъ: одинъ Соколовскій какъ слъдуетъ—человъкъ; имъетъ свои странности, можетъ ошибаться, но человъкъ, а не чортъ знаетъ что" 1).

Не лучше, конечно, и другой лагерь. Волгинъ на политическомъ объдъ, на который собраны съъхавшіеся въ Петербургъ помъщики-кръпостники.

Онъ не былъ мастеръ наблюдать и былъ близорукъ. Но развъ слъпой не видълъ бы, что такое на душъ у этихъ людей; не за два десятка шаговъ—за полверсты можно было бы разгадать это, хоть бы и не разбирая ихъ лицъ, по самымъ фигурамъ ихъ.

"Безсмысліе, безсиліе, безпомощность.

"Такъ должны глядъть, стоять, двигаться приговоренные къ смерти. "Нъкоторые старались показывать, что они бодры, въ хорошемъ настроеніи. Говорили, шутили—были очень развязны... Но огромное большинство было не въ силахъ и заботиться скрывать свое уныніе: "мы агицы, обреченные на закланіе; что жъ мы можемъ сдълать противъ такого жестокосерднаго ръшенія?"

Волгинъ никогда не имѣлъ сношеній съ этими людьми. Но онъ съ дѣтства зналъ, что это люди буйные, наглые... Теперь они присмирѣли, будто разбиты параличомъ. Волгинъ предвидѣлъ заранѣе то, что онъ встрѣтитъ. Но "представляющееся глазамъ дѣйствуетъ сильнѣе воображаемаго". Онъ "расчувствовался не весело: хоть и не любилъ ни вообще дворянства. ни магнатовъ въ частности.

"Жалкая нація, жалкая нація!—нація рабовъ, снизу доверху все сплошь рабы..." думалъ онъ и хмурилъ брови.

"Онъ не любилъ дворянства. Но бывали минуты, когда онъ не имълъ вражды къ нему. Можно ли ненавидъть жалкихъ рабовъ? И теперь на него нашло такое настроеніе".

Ему мечталось теперь, что "эти жалкіе люди не виноваты въ нишетъ и страданіяхъ народа, и что не было бы надобности уменьшать ихъ доходы ни на одну копейку, пусть бы себъ благоденствовали попрежнему, ни на минуту не прерывая своихъ возвышенныхъ наслажденій псами и новыми каретами, попойками и цыганами"...

И "какъ легко было бы не огорчать ихъ! Стоило бы только гарантировать имъ ихъ доходы. Подобная гарантія тяжела, быть - можетъ, и неудобо-исполнима у націй, гдѣ поземельный доходъ уже высокъ и не можетъ подыматься быстро. А у насъ? Въ пять лѣтъ удвоились бы, въ десять—учетверились бы средства націи, лишь бы освобожденіе было полное и мгновенное, по мыслямъ народа, который говоритъ: "господа пусть уѣзжаютъ изъ дере

<sup>1)</sup> Ibid., 162.

вень въ города и получають тамъ жалованье", нъсколько лътъ небольшіе займы, съ каждымъ годомъ все меньше, и черезъ десять лътъ, что значило бы государству выкупить эти нынъшнія жалкія ренты?"

Такъ фантазировалъ Волгинъ, когда на него находило настроеніе, подобное тому, какое навела на него картина пришибленныхъ кръпостниковъ, собравшихся у Илатонцева. Въ другое время онъ разсуждалъ иначе: онъ не забывалъ, что исторія—борьба, что въ борьбъ нъжность неумъстна. Правда,



Карикатура Степанова. ("Искра", 1863 г.).

онъ не считалъ себя борцомъ за народъ: у русскаго народа не могло быть борцовъ, по мнѣнію Волгина, оттого, что русскій народъ не способенъ поддерживать вступающихся за него; какому же человѣку въ здравомъ смыслѣ бываеть охота пропадать задаромъ? Такъ или пѣтъ вообще, но о себѣ Волгинъ твердо зналъ, что не имѣетъ такого глупаго желанія, и никакъ не могъ считать себя защитникомъ народныхъ правъ. Но тѣмъ меньше и могъ онъ дѣлать уступки за народъ, тѣмъ меньше могъ не выставлять правъ народа во всей ихъ полнотѣ, когда приходилось говорить о нихъ.

"Потому то онъ и улыбался съ угрюмою проніею, размышляя о томъ, какую буколику строитъ онъ въ пользу помѣщиковъ, и какъ несходно съ нею то, что они не имѣютъ права ни на грошъ вознагражденія: а имѣютъ ли право хоть на одинъ вершокъ земли въ русской странѣ, это должно быть рѣшено волею народа.

"Должно-и, разумъется, не будеть"...

Волгинъ начиналъ злиться. "Ему противно становилось смотръть на этихъ людей, которые останутся безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всъхъ своихъ заграбленныхъ у народа доходахъ; безнаказанны за всъ угнетенія и злодъйства; противно, обидно за справедливость,—и онъ опускалъ опускалъ нахмуренные глаза къ землъ, чтобы не видъть враговъ народа, вредить которымъ былъ безсиленъ..." 1).

"Прологъ пролога", какъ мы говорили, несомнънио, заключаетъ въ себъ автобіографическія черты, но, конечно, не фабула романа или отдъльные факты и фигуры дъйствующихъ лицъ придаютъ ему такое значеніе. Центръ тяжести лежитъ въ настроеніяхъ Волгина, отражающихъ переживанія самого Чернышевскаго. Въ романъ они отнесены еще къ самой поръ, къ первымъ шагамъ освободительной работы, такъ захватившей вначалъ Чернышевскаго. На самомъ дълъ, мы знаемъ, что ему предстояло еще перенести прежде не одно разочарованіе. Жизнь скоро и безпощадно разбила плюзіи, пробивавшіяся въ первыхъ статьяхъ Ник. Г—ча по крестьянскому вопросу. Но чтобы прійти къ горькому убъжденію, что "у русскаго народа не могло быть борцовъ, оттого, что русскій народъ не способенъ поддерживать вступающихся за него", нужно было переступить и чрезъ болъе серьезныя и тяжелыя испытанія...

Полвѣка отдѣляютъ насъ отъ той эпохи, когда осуществлялось дѣло освобожденія крестьянъ. Мы видимъ теперь, что учесть итоги реформы гораздо труднѣе и сложнѣе, чѣмъ это могло казаться современникамъ и участникамъ борьбы, происходившей около этой реформы. Само собою разумѣется, что попытка такого учета даже и приблизительно не можетъ входить въ задачи настоящей статьи. Не будемъ мы разбирать и того, какое вліяніе на выполненіе преобразованія могли оказать тѣ или иныя работы Чернышевскаго. Несомнѣнно, участіе "неорганизованнаго" общественнаго элемента, общественнаго мнѣнія и его представительницы—печати, сослужило большую и важную службу дѣлу освобожденія. И не столько, конечно, дѣловой разработкой разныхъ подробностей переустройства крестьянскаго быта, сколько созданіемъ той общей и ра в с т в е н н о й а т м о с ф е р ы и того идейнаго теченія въ обществѣ, которыя являлись могучею поддержкою освободительной работы. Каковы бы ни были итоги этой работы, они во всякомъ случаѣ бы-

<sup>1)</sup> Ibid., crp. 170-173, passim.

ли бы много меньше, если бы не существовало этой поддержки. Но какъ измѣрить долю, которая принадлежала въ общей суммѣ полезной работы печати, тѣмъ или другимъ участникамъ этой работы? У насъ нѣтъ для этого точнаго аршина.

Но значеніе статей Чернышевскаго не исчернывалось тёмъ, что онѣ давали для злобы даннаго дня. Ихъ полезная работа шла гораздо дальше. Намъ нечего говорить о томъ большомъ, опредѣляющемъ вліяніи, какое оказалъ Чернышевскій на развитіе русской общественной мысли. И несомнѣнно, что въ ряду его работъ, заложившихъ прочный фундаментъ того здороваго демократизма, который, несмотря на временныя отклоненія въ ту или иную сторону, красною нитью проходитъ чрезъ всѣ фазы литературной эволюціи послѣдняго полувѣка, крупное и видное мѣсто принадлежитъ статьямъ его, посвященнымъ крестьянскому вопросу. Въ этомъ ихъ непреходящая и неоспоримая цѣнность.

Н. Анненскій.



## СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ, ПОМЪЩЕННЫХЪ ВЪ IV Т. НА ОТДЪЛЬ-НЫХЪ ЛИСТАХЪ.

- 1. Крестьянская свадьба (дубочная картина изъ коллекцій Бахрушина въ Ист. Музеѣ)
- 2. Офеня (картина Кошелева).
- 3. Т. Г. Шевченко (портреть Ярошенко).
- 4. Н. А. Некрасовъ (портретъ Крамского).
- 5. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ (съ фотографіи).
- 6. Прівздъ гувернантки (картина Өедотова).
- 7. Шикарный балъ на Нижегородской ярмаркѣ (музей П. И. III укина).
- 8. Мальпость (музей Щукина).
- 9. Группа крестьянъ Коротоякского увзда (альбомъ Павлова).
- 10. Праздникъ въ Малороссіи (картина Трутовскаго).
- 11. Роды въ полъ (картина Соколова).
- 12, Великороссіяне Новохоперскаго убзда (альбомъ Павлова).
- 13. Ремонтныя работы (картина Савицкато).
- 14. Крестьяне Воронежского убяда (альбомъ Павлова).
- 15. Крестьянская свадьба (картина Рябушкина).
- 16. Хоругвь, вышитая бывшими кръпостными дъвушками въ память 19 февраля (Ист. Музей).
- 17. А. И. Герценъ (портретъ Ге).
- 18. Деревенская лавка (картина Васнецова).
- 19. Н. Г. Чернышевскій.
- 20. Самосудъ надъ конокрадомъ (картина Пимоненко).
- 21. Великор оссілне Бирюченскаго уъзда (альбомъ Павлова).
- 22. Объездъ епархіи (картина Ковалевскаго).
- 23. Великороссіяне Бобровскаго увзда (альбомъ Павлова).

Поправка. Въ III т. подъ картиной «Всъръча иконы въ деревиъ» ошибочно поставлена фамилія Попова, надо Савицкаго.

Портреть Григоровича принадлежить Крамскому, а не Ръпину.







